







K TO

Kopp, M.

## жизнь

# ГРАФА СПЕРАНСКАГО.

1094

On ne doit aux morts que la vérité. Voltaire.

Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лътъ! Пушкинъ.

томъ второй.

(части III, IV и V.)

издание исправленное.

CAUKTUE TEP B УРГЪ. **1861.** 

излание императорской публичной библютеки.



72409 age



172409

Печатано съ Высочайшаго соизволенія.

PLADA CHEPARCE, ACD

tr409

# HACTS TPETSH.

удаленіе сперанскаго и жизнь его въ заточеніи, 1812—1816.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

TORRES MEDICALIO OFFICIALIST A COLUMN SERVER

Удаление Сперанскаго.

I.

Пожалованный въ тайные совътники еще 30 августа 1809 года, назначенный 1 января 1810 года государственнымъ секретаремъ, наконецъ награжденный, 1 января 1812 года, —всего послъ пятнадцатильтней службы, —орденомъ св. Александра Невскаго, Сперанскій, казалось, навсегда утвердился на той высоть, на которую подняло его колесо счастія. Сила министровъ уступала силь государственнаго секретаря. Но умы болье наблюдательные и болье близкіе къ центру событій провидьли, во всемъ описанномъ нами выше, особливо же въ характер влицъ, тогда дъйствовавшихъ, признаки непрочности положенія Государева любимца, замѣчали, что налъ нимъ собираются грозныя тучи. Тарпейская скала близко отъ Капитолія, думали тѣ изъ нихъ, которые знали исторію. Имя Сперанскаго, правда, гремъло еще гораздо громче прежняго, но теперь къ хвалебнымъ гимнамъ уже часто примѣшивались сарказмы и порицанія. Если сословіе приказныхъ стало примѣтно отлагаться отъ него съ самаго изданія указа объ экзаменахъ, то непріязнь ихъ, постепенно, начала сообщаться и другимъ; въ особенности же вельможи не могли простить ч. ш.

Сперанскому важнаго преступленія: возвышаться, заграждать имъ дорогу и между тъмъ не оберегать ихъ интересовъ и не искать въ нихъ. Благовидный предлогъ къ такой непріязни всегда быль на готовь: опасеніе вредных посльдствій отъ реформъ, быстро следовавшихъ одна за другою. Уже съ 1810 года многіе возставали противъ этого общаго преобразованія; однако же судъ надъ его творцомъ еще быль тогда довольно скроменъ и боязливъ: дёло шло о человъкъ случайномъ, близкомъ къ Царю, о человъкъ, который всетаки могъ пригодиться для какихъ нибудь личныхъ видовъ, или поддаться какому нибудь ходатайству. Но этотъ человъкъ продолжалъ неуклонно идти своимъ путемъ, ни на кого не озираясь: тогда послышались совствить другія рти. Почти всѣ классы были болѣе или менѣе возбуждены. Аристократы возставали за ограниченіе ихъ привилегій, опасаясь еще большаго стъсненія въ будущемь; люди на высшихъ мъстахъ-за подчинение ихъ «выскочкъ»; чиновники-за прегражденіе имъ дальнъйшаго производства и принужденіе учиться; политическіе старов вры-за явное стремленіе правительства ввести новыя начала, отъ которыхъ они съ ужасомъ отвращались; податныя сословія—за усиленіе налоговъ. Весьма удачною казалась фраза, сказанная къмъ то при такихъ обстоятельствахъ: «деретъ этотъ поновичъ кожу съ народа; сгубитъ онъ государство. . . ». Чъмъ мысль и слово неопределенные, тымь легче они принимаются толною и тъмъ чаще повторяются. Общій говоръ, начавшись съ Москвы, вскоръ зашель такъ далеко и приняль такой характеръ, что въ концъ 1811 года уже гласно стали говорить, не въ однъхъ министерскихъ канцеляріяхъ, но и въ гостиныхъ, даже въ залахъ совъта, что Сперанскомуне сдобровать, что милость къ нему Государя поколебалась и что онъ, въ удовлетворение общему желанию, будетъ удаленъ отъ всёхъ дёль. Говорили смёлёе и увёреннѣе прежняго уже и потому, что всѣ знали какъ охладѣлъ въ Государѣ восторгъ, произведенный Эрфуртскимъ свиданіемъ, а это давало поводъ заключать, что тоже самое охлажденіе распространится и на главнаго, въ то время, представителя у насъ «Наполеоновскихъ идей», т. е. на Сперанскаго.

Нътъ впрочемъ сомитнія, что если эти толки разными путями доходили до Александра, то и самъ Сперанскій, какъ онъ ни былъ, по образу своей жизни, далекъ отъ придворныхъ и городскихъ въстей, скоро началъ понимать всю трудность и, до нікоторой степени, шаткость своего положенія. Позже, онъ самъ говариваль, что ненависть есть действительнъйшая изъ всъхъ пропагандъ. Что онъ не ослъплялся и въ то время и даже изыскивалъ средства къ самосохраненію, доказывается, между прочимъ, отчетомъ, поднесеннымъ отъ него Государю въ февралѣ 1811 года, т. е. за годъдо своего паденія. Изчисливъ тутъразныя міры предположенного новаго порядка суднаго и исполнительнаго, настаивая на необходимости совершить ихъ неотложно, удостовъряя, что виды Государя по этой части будуть въ точности исполняться, Сперанскій присовокупляль: «Но слідовать за сими предметами среди множества текущихъ дёлъ, кои по званію моему въ государственномъ совътъ и по управленію Финляндіею непрестанно меня заботять и отрывають, по истинъ нъть никакой возможности. Когда Вашему Величеству угодно было возложить на меня званіе государственнаго секретаря, я считалъ невозможнымъ тогда отъ сего уклониться. Можетъ быть въ началъ сего установленія было и нужно, чтобъ я понесъ сіе бремя; но теперь совъть приняль уже свой ходь. Званіе государственнаго секретари, отдъльно взятое, не трудно; но соединенное съ званіемъ директора коммиссіи законовъ и въ связи съ работами выниеприведенными весьма тягостно и для

силь моихъ невозможно. Не скрою здёсь, что раздёленіе сихъ лолжностей имъло бы еще и другія личныя для меня выгоды. Меня укоряють, что я стараюсь всв двла привлечь въ однъ руки. Вашему Величеству извъстно, сколь укоризна сія въ существ ея несправедлива; но во вн шнемъ ея видъ она имъетъ всъ въроятности. Представляясь, поперемънно, то въ видъ директора коммиссіи, то въ видъ государственнаго секретаря; являясь, по повельнію Вашему, то съ проектами новыхъ государственныхъ постановленій, то съ финансовыми операціями, то со множествомъ текущихъ дъль, я слишкомъ часто и на всъхъ почти путяхъ встръчаюсь и съ страстями, и съ самолюбіемъ, и съ завистью, а еще болье съ неразуміемъ. Кто можеть устоять противъ всёхъ сихъ встрёчъ? Въ теченіи одного года, я поперемённо быль мартинистомь, поборникомь масонства, защитникомъ вольности, гонителемъ рабства и сдёлался, наконецъ, записнымъ иллюминатомъ. Толпа подьячихъ преследовала меня за указъ 6 августа эпиграммами и каррикатурами. Другая такая же толпа вельможъ, со всею ихъ свитою, съ женами ихъ и дътьми, меня, заключеннаго въ моемъ кабинетъ, одного, безъ всякихъ связей, меня, ни по роду моему, ни по имуществу, не принадлежащаго къ ихъ сословію, цёлыми родами преследуеть какъ опаснаго уновителя. Я знаю, что большая ихъ часть и сами не върятъ симъ нелъпостямъ; но, скрывая собственныя страсти подъ личиною общественной пользы, они личную свою вражду стараются украсить именемъ вражды государственной; я знаю, что тъ же люди превозносили меня и правила мои до небесъ, когда предполагали, что я во всемъ съ ними буду соглашаться, когда воображали найти во мнв послушнаго кліента, и когда пользы ихъ страстей требовали противуположить меня другому. Я быль тогда одинъ изъ самыхъ лучшихъ и надежнъйшихъ испол-

нителей. Но какъ только движеніемъ діль приведень я быль въ противуположность имъ и въ разномысліе, такъ скоро превратился въ человѣка опаснаго и во все то, что Вашему Величеству извъстно болъе, нежели миъ. Въ семъ положении мнъ остается или уступать имъ, или терпъть ихъ гоненія. Первое я считаю вреднымъ службъ, унизительнымъ для себя и даже опаснымъ. Дружба ихъ еще болве для меня тягостна, нежели разпомысліе. Къ чему мив раздвлять съ пими духъ партій, худую ихъ славу и то пренебреженіе, коимъ они покрыты въ глазахъ людей благомыслящихъ? Следовательно остается мне выбрать второе. Смено мыслить, что терпвніе мое и опыть опровергнуть всв ихъ навъты. Удостовъренъ я также, что одно слово Ваше всегда довлѣетъ отразить ихъ покушенія. Но къ чему, Всемилостивъйшій Государь, буду я обременять Васъ своимъ положеніемъ, когда есть самый простой способъ изъ него выдти и разъ навсегда прекратить тягостпыя для Васъ и обидныя для меня нареканія. Способъ сей состопть въ томъ, чтобъ, отдъливъ званіе государственнаго секретаря и сложивъ съ меня дъла Финляндскія, оставить меня при одной должности директора коммиссіи. Тогда: 1) зависть и злорічіе успокоятся. Они почтутъ меня писпровергнутымъ, я буду смѣяться ихъ побѣдѣ, а Ваше Величество разъ навсегда освободите себя отъ скучныхъ пареканій. Симъ приведенъ я буду паки въ то счастливое положение, въ коемъ быть всегда желаль: чтобъ весь плодъ трудовъ монхъ посвящать единственно Вамъ, не ища пи шуму, ни похвалъ, для меня совсёмъ чуждыхъ. Смёю привести здёсь на память тотъ девизъ, который иѣкогда Вамъ понравился: «j'ai désiré de faire du bien, mais je n'ai pas désiré de faire du bruit, parceque j'ai senti que le bruit ne faisait pas de bien, comme le bien ne faisait pas de bruit». 2) Тогда, и сіе есть самое важнъйшее, буду я въ состояни обратить все время, всъ

труды мон, на окончаніе предметовъ вышензображенныхъ, безъ конхъ, —еще разъ смѣю повторить, —всѣ начинанія и труды Ваши будутъ представлять зданіе на пескѣ. Изъ сего Ваше Величество усмотръть изволите, что не охлажленіе къ діламъ, но самая польза и успіхъ діль заставляють меня желать и просить сего разделенія. Не оть трудовъ, не отъ службы сколько впрочемъ она для меня ни тягостна и по стъсненному положению домашимхъ экономическихъ моихъ дёлъ, и по личнымъ непріятностямъ, -я ищу симъ уклониться, но желаю и ищу дать времени моему лучшее и полезнъйшее употребление. Простите миъ, Ваше Величество, еще одно откровенное здъсь изъяснение. Изъ всъхъ тъхъ, кои имъютъ счастіе къ Вамъ приближаться, я пмѣлъ случай можетъ быть болье другихъ познать силу и пространство Вашихъ мыслей и желаній, не въ подробностяхъ ежедневныхъ текущихъ дёль, но въ самыхъ коренныхъ истинахъ, на коихъ стоятъ государства. Слъдовательно, докол'в истины сін будутъ составлять главный предметъ Вашихъ намъреній, доколь останется самый слабый лучъ надежды въ ихъ исполненіи, докол' могу я хотя нъсколько быть для сего полезнымь: дотолъ никакія уваженія, никакія непріятности не превозмогуть надъ моимъ желаніемъ вид'єть ихъ событіе».

Государь не исполниль просьбы Сперанскаго, которую и самь онь заявиль, быть можеть, больше только для своего огражденія. Оставшись при всёхъ прежнихь обязанностяхь, онь принуждень быль вести, рядомь, и реформы законодательныя и административныя, и мёры финансовыя. Его непріятелямь, въ союзё съ народнымь говоромь, продолжало открываться самое обширное поле действій. Человека, который еще такъ недавно мечталь «обновить» Россію, стали изображать въ такихъ краскахъ, что даже малочисленные друзья его, утомленные борьбой съ общимъ миёніемъ,

начали одинъ за другимъ отъ него отступаться. Только Государь еще поддерживалъ его противу всъхъ.

Но приближалась минута, когда и эта подпора должна была отпасть.

Пока толпа бездейственно роптала, люди более честолюбивые искали изъ малосозпательнаго ея ронота извлечь себѣ пользу. Въ ихъ глазахъ, какъ мы уже сказали, вина Сперанскаго состояла не въ его дъйствіяхъ, а въ его значенін и сил'є при Двор'є; въ томъ, что ему удалось, въ такое короткое время, изъ инчтожества, стать въ главъ госуларственнаго управленія; въ томъ, наконецъ, что онъ-мишаль имо. Этимъ оправдывались, въ ихъ попятіяхъ, и всъ срелства къ его низложению. Сперва, однако, они предпочли попытаться на разделене съ нимъ власти, что во всякомъ случав казалось, тогда, легче чемъ ее сокрушить. Два лица, уже облеченныя въ нъкоторой степени довъріемъ Государя, предложили его любимцу пріобщить ихъ къ своимъ видамъ и учредить, изъ нихъ и себя, помимо Монарха, безгласный, тайный комптеть, который управляль бы всёми дёлами, употребляя государственный совътъ, сенатъ и министерства единственно въ видѣ своихъ орудій (\*). Съ негодованіемъ отвергнуль Сперанскій ихъ предложеніе; но опъ имъль неосторожность, по чувству ли презрёнія къ нимъ, или, можеть быть, по другому тонкому чувству, умолчать о томъ передъ Государемъ. Благородное его отвращение отъ допоса было, въ этомъ случать, непростительною политическою ошибкою противъ

<sup>(\*)</sup> Въ такомъ точно таниственномъ видѣ и этими именно словами Сперанскій самъ, въ одной, найденной между его бумагами запискѣ (на Французскомъ языкѣ), описалъ сдѣланное ему предложеніе, не полсинвъ ближе его сущности. Съ нашей стороны не отваживаемся здѣсь ин на какое толкованіе, которос, во всякомъ случаѣ, было бы только самопроизвольною догадкою. Изъ той же записки, хранящейся пынѣ въ государственномъ архивѣ, заимствованы и нѣкоторыя дальиѣйшія подробности нашего разсказа.

самого себя. Кабпиетный труженикъ, занятый болье дылами нежели людьми, не разглядёль, при всей своей прозорливости, разставлениой ему съти, не подумалъ, что противъ такихъ замысловъ мало одного презрѣнія. Если честь п высшее чувство не позволили ему согласиться на дерз-. кое предложеніе, то самосохраненіе требовало-огласить Промолчавъ, Сперанскій даль своимъ врагамъ способъ сложить вину своихъ замысловъ на него, связать ему руки, заподозрить его пскренность въ отношенін къ его благод'ятелю (\*); — паденіе его сділалось непэбѣжнымъ. Но падепіемъ обыкновеннымъ, увольнепіемъ или удаленіемъ отъ службы, цёль заговорщиковъ (мы не можемъ назвать ихъ иначе) не была бы достигнута. Это зпачило довести дело только до половины, потому что Сперанскій, и отставленный, могъ снова возстать, проникнуть тайны ихъ коалиціи, напасть на нихъ въ свою очередь и паконецъ разрушить шаткій союзъ. Чуткая предусмотрительность царедворцевъ, искушенныхъ въ придворпыхъ интригахъ, боллась возможности подобнаго оборота дълъ; имъ пужно было поставить соперника въ такое безвыходное положеніе, чтобы опъ не могъ пи написать строчки, пи произнести слова помимо ихъ истолкованій и пересудовъ. Средствами къ тому представлялись только-дальняя ссылка и строгій присмотръ за сосланнымъ. Но какой взять предлогъ? Заговорщики пашли его въ открывавшейся войнъ. Въ минуту политическихъ переворотовъ, говорили они, уже и одного предположенія опасности достаточно, чтобы оправдать всв возможныя меры осторожности, а здесьгораздо больше, чемъ простое предположение. Возможно ли, чтобы Сперанскій, роняя своими распоряженіями цінность нашихъ ассигнацій, проводя въ народное понятіе какіе-то

<sup>(\*)</sup> И это все взято изъ той же записки.

воображаемые государственные долги, обременяя народъ новыми налогами, разстроивая своими преобразованіями всъ части управленія и раздражая ими всё сословія, дёлаль это безъ преступпаго намъренія, безъ особой тайной цьми? Пусть только заберуть его бумаги: тамъ навърное найдутся неопровержимыя доказательства его злыхъ умысловъ; но забрать бумаги и разсмотрёть ихъ съ должною строгостію можно будеть тогда только, когда самого его вышлють изъ столицы и удалять отъ всякаго вліянія на дёла и на людей. Другимъ предлогомъ выставлялось, что для предстоящей войны пужны деньги, а ихъ ибтъ и достать невозможно иначе, какъ только при томъ же условін-удаленін Сперанскаго, потому что онъ лишилъ государство всякаго кредита. На помощь этимъ навътамъ, можетъ быть и тому впечатаънію, которое оставила въ ум' Государя предшествовавшая имъ записка Карамзина, стали появляться подметныя письма, расходившіяся по Петербургу и Москв'є въ тысячіє списковъ и обвинявшія Сперанскаго не только въ гласномъ опорочиваній политической нашей системы, не только въ предсказываній паденія имперін, но даже и въ явной пэмьнь, въ сношеніяхь съ агентами Наполеона, въ продажъ государственныхъ тайнъ и проч. (\*). За двумя глав-

<sup>(\*)</sup> Въ числъ такихъ писемъ ходило по рукамъ одно, будто бы за подписью графа Растопчина (на пъкоторыхъ копіяхъ къ его подписи было прибавлено: «и Москвитяне». Числа на разныхъ экземплярахъ были выставлены различно: 5, 14, 17 марта). По было ли сказанное письмо точно писано Растопчинымъ, или по крайней мъръ составлено при его участіи? Такой вопросъ, по нашему миънію, и существовать не можетъ. Растопчинъ, при извъстной заносчивости и строптивости характера, былъ, однако, человъкъ чрезвычайно умный, чрезвычайно образованный и искусно владъвшій перомъ, а письмо съ миимою его подписью, не смотря на нъкоторое, правда, подражаніе его топу и слогу, представляетъ, по всему своему содержанію, верхъ грубаго певъжества, иельности, пезнанія политическихъ обстоятельствъ и безграмотства. Нзображая Спе-

ными союзниками, положившими основу всему дёлу, потянулась толпа немалочисленных ихъ клевретовъ. Что се-

ранскаго измѣнникомъ, продавшимъ Россію Паполеону, оно оканчивадось угрозою, что если этотъ предатель не будеть сменень и если вообще совъты письма останутся неисполненными, то «сыны отечества необходимостью себъ поставять двинуться въ столицу и настоятельно требовать какъ открытія сего злодейства, такъ и перемены правленія». Нётъ, кажется, сомпёнія, что приводимое письмо, украшенное именемъ Растопчина только для авторитета и эффекта передъ толпою, родилось въ самыхъ писшихъ слояхъ чиновничества, къ томъ сословін, падъ которымъ разразился указъ 1809 года объ экзаменахъ. Это подтвердилось, отчасти, и изсабдованіемъ. Одинь экземплярь письма быль захвачень полиціею у служившаго при герольдін титулярнаго совътника Алексъева, показавшаго, что онъ получиль его отъ губерискаго секретаря Мылова и роздаль въ нъсколько рукъ. Императоръ Александръ, уже находившійся въ то время при армін п которому управлявній министерствомъ полиціи Вязмитиновъ отослаль это письмо въ Вильну, возвращая его, 13 мая писаль, что «нужно добраться подробно, кто сочинитель подобныхъ бумагь», и что «сіе письмо уже дошло до него и другимъ путемъ». Всявдствіе того, по полицейскому розыску, было отобрано въ Петербургъ десять экземиляровъ и открыто, что къ Алексвеву письмо дошло уже къ седьмому-все черезъ мелкихъ чиповниковъ-первоначально отъ надворнаго совътника Коржавина, который, однако, остакся педопрошеннымь, потому что умеръ скоропостижно 28 марта. На этомъ дъло и кончилось. Мы сочли не лишнимъ войти въ такія подробности объ этой пошлой бумагь, потому что она еще и теперь изкоторыми приписывается Растопчину. Баптышъ-Каменскій въ біографіи посл'єдняго, пом'єщенной въ «Словарѣ достопамятныхъ людей Русской земли», именно говорить: «можеть быть Растопчинъ далеко распространня усердіе свое, какъ человъкъ отпибался, по опъ говорилъ не за себя одного, за древнюю столицу, которая избрала его представителемъ, уполномочила ходатайствовать у престола въ пользу и защиту отечества», и туть же, въ выпоскъ подъ строкою, означаетъ: «письмо къ Государю графа Растоичина отъ 17 марта 1812 года» (т. III, стр. 124). Г. Лонгиновъ также раздъляеть убъжденіе, что письмо было дъйствительно отъ Растопчина. Въ оставленныхъ нослъ себя запискахъ (па Французскомъ языкъ) графъ Растопчинъ, упомяцувъ кратко о происхождении и карьеръ Сперанскаго и о возбуждениой имъ противъ себя непріязни Двора и всего парода, прибавляеть: «г. Сперанскій быль удалень черезь пять дней послі моего прідзда въ Нетербургъ. Какъ онъ паль жертвою сокровенной и оставшейся нераскрытою

годия Государь слышаль въ обвинение Сперанскаго отъ одного, то завтра пересказывалось ему снова другимъ, будто бы совсемъ изъ инаго источника, и такое согласие въстей естественно должно было поражать Александра: онъ не подозръвалъ, что всё эти разные въстовщики—члены одного и того же союза.

Такими путями введенъ былъ въ заблуждение благодушный Монархъ. Въ безпокойствѣ духа отъ предстоявшей войны, увлеченный и близкими къ нему людьми, и передаваемою черезъ нихъ молвою народною, обманутый искусно представленнымъ ему призракомъ злоумышления и той черной неблагодарности, которая наиболѣе должна была уязвить его возвышенную и рыцарскую душу, Императоръ Александръ рѣшился, въ виду грозныхъ политическихъ обстоятельствъ, принесть великую для его сердца жертву.

интриги, то ссылка его возбудила слухъ, будто бы обнаружена какая-то его изм'вна. Въ этой исторіи публичная молва вздумала было приписать пъкоторую роль и миъ, хотя пикто, конечно, не удивился болъе меня случившемуся, когда опо дошло до меня на следующій день. Я до сихъ поръ увъренъ, что причиною ссылки Сперанскаго были внушения господъ N. N. (\*), принесшихъ его въ жертву мнимому общему мнимою. Пользуясь въ то время значительнымъ доверіемъ при Дворе, оба эти лица пожелали еще болъе упрочить свое положение низвержениемъ соперинка, который, и по своимъ дарованіямъ и по привычкі къ нему Государя, казался имъ опаснымъ. Таково, однако жъ, было дъйствіе,довольно, къ песчастію, обыкновенное, - клевсты, что Сперапскій прослымь въ народъ за злодъя, измънившаго своему Монарху, и что его имя поставили рядомъ съ именемъ Мазены». Истичное письмо Растопчина, и всколько поздивишее, которое мы приведемь въ следующей главъ, доказываетъ, впрочемъ, что опъ и самъ, по крайней мъръ впоследствии, едва ли не разделяль это народное убъждение.

<sup>(\*)</sup> Эдъсь названы тъ два лица, о которыхъ и мы выше упомянули, но которыхъ имена мы умалчиваемъ, потому что слухъ, или хотя бы и распространенное до пъкоторой степени въ публикъ миъніе, еще не составляютъ ни судебной, ни даже исторической улики, а другихъ доказательствъ у насъ въ рукахъ нътъ.

#### II.

Здъсь мы должны ввести въ нашъ разсказъ новое лицо, хотя и постороннее началу и развитію описываемаго нами событія, по оставшееся, какъ кажется, не безъ вліянія на его развязку.

Въ 1802 году, при обозрѣпіи Александромъ Дерптскаго университета, проректоръ Парротъ, пользовавшійся Европейскою извѣстностію какъ естествопснытатель, привѣтствовалъ его замѣчательною рѣчью.

Молодой Монархъ, сочувствовавшій всему прекрасному, быль особенно увлечень этимь привътствіемь и пожелаль видъть Паррота у себя. Личность оратора поддержала пріятное впечатленіе, произведенное его речью, и съ техъ поръ Александръ, певъдомо для массы, поставилъ Деритскаго профессора въ такія къ себ'є отношенія, которыя ушичтожали все лежавшее между ними разстояніе. Парроть не только быль облечень правомъ, которымъ и пользовался очень часто, писать къ Государю, въ тонв не подданиаго, а друга, о всемъ что хотъль, о предметахъ правительственныхъ, домашнихъ, сердечныхъ, не только получалъ отъ него самого письма самыя задушевныя, по и при каждомъ своемъ прівздв изъ Дерита въ Петербургъ, шелъ прямо въ Государевъ кабинетъ, гдъ по цълымъ часамъ оставался наединъ съ царственнымъ хозянномъ. Александръ, со всёмъ порывомъ свойственной ему сердечной теплоты, искаль пріобръсти и упрочить дружбу скромнаго ученаго, не ръдко довъряя ему свои тайны, и государственныя и частныя. Этогъ ученый быль честный, умный, добросовъстный Нъмецъ, конечно болье мечтатель пежели практикъ, но всегда правдивый и прямодушный; съ безкорыстіемъ и см'влостію челов'вка, инчего не искавшаго и даже отклонявшаго всякое внъшнее изъявленіе милости, онъ предался Александру всею душою,

и, далекій отъ всякой лести, строгій въ своихъ приговорахъ какъ совъсть, постепенно присвоилъ себъ роль и права сокровеннаго ментора. Проведя начало 1812 года въ Петербургъ и собравшись выбхать обратно въ Дерптъ, онъ, вечеромъ 15 марта, имълъ прощальную аудіенцію; но увлеченный чрезвычайною важностію происходившаго при ней разговора, ръшился, на слъдующій день, еще написать Государю. И разговоръ ихъ и это письмо были-о Сперанскомъ. Должно думать, что именно передъ самою аудіенціею нашего профессора заговорщики успѣли нанести государственному секретарю, допосами и лжензобличеніями своими, посл'єдній, р'єшительный ударъ. Иисьмо Паррота, отъ 16 марта, проливаетъ новый свътъ на это дъло; изъ него видно даже, что коварно обманутый Монархъ готовъ былъ, въ первомъ гитвът, превзойти самыя дерзкія надежды враговъ Сперанскаго. Вотъ выписка изъ этого примѣчательнаго письма (\*):

«Одиннадцать часовъ почи. Вокругъ меня глубокая тишина. Сажусь писать моему возлюбленному, моему боготворимому Александру, съ которымъ пе хотълъ бы пикогда разлучаться. Уже сутки прошли со времени нашего прощанья, но сердце влечетъ меня еще разъ возобновить его на письмъ. . . . . Въ минуту, когда Вы вчера довърили миъ горъкую скорбъ Вашего сердца объ измънъ Сперанскаго, я видълъ Васъ въ первомъ пылу страсти и надъюсь, что теперь Вы уже далеко откинули отъ себя мыслъ разстрълять его. Не могу скрыть, что слышанное мною отъ Васъ набрасываетъ на него большую тънъ; но въ томъ ли Вы расположеніи духа, чтобы взвъсить справедливость этихъ обвиненій, а если бъ и были въ силахъ нъсколько успокоиться, то Вамъ

<sup>(\*)</sup> Парротъ велъ переписку съ Государемъ на Французскомъ языкъ, на которомъ и это письмо было написано.

ли его судить; всякая же коммиссія, наскоро для того наряженная, могла бы состоять только изъ его враговъ. Не забудьте, что Сперапскаго ненавидять за то, что Вы слишкомъ его возвысили. Никто не долженъ стоять падъ министрами кромъ Васъ самихъ. Не подумайте, чтобы я хотълъ ему покровительствовать: я не состою съ нимъ ни въ какихъ сношеніяхъ и знаю даже, что онъ нъсколько меня ревнуетъ къ Вамъ. Но если бы и предположить, что онъ точно виновенъ, чего я еще вовсе не считаю доказаннымъ, то, все же, опредълить его вину и наказаніе долженъ законный судь, а у Вась, въ настоящую минуту, нъть ни времени, ни спокойствія духа, нужныхъ для назначенія такого суда. По моему мнънію, совершенно достаточно будеть удалить его изъ Петербурга и надсматривать за нимъ такъ, чтобы онъ не имѣлъ никакихъ средствъ сноситься съ непріятелемъ. Послѣ войны всегда еще будетъ время выбрать судей изъ всего, что около васъ найдется правдивъйшаго. Мон сомнънія въ дъйствительной виновности Сперанскаго подкрѣпляются, между прочимъ, и тѣмъ, что въ числъ второстепенныхъ донощиковъ на него находится одинь отыявленный негодяй, уже однажды продавшій другаго своего благод втеля (\*). Докажите ум вренностію Вашихъ распоряженій въ этомъ діль, что Вы не поддаетесь тъмъ крайностямъ, которыя стараются Вамъ внушить. Отъ находящихъ свой интересъ следить за Вашимъ характеромъ не укрылась, я это знаю, свойственная Вамъ черта подозрительности, и ею-то и хотять на Вась действовать. На нее же в фроятно разсчитывають и непріятели Сперанскаго, которые не перестанутъ пользоваться открытою ими слабою струною Вашего характера, чтобы овладъть Вами»....

17 числа, въ воскресенье, Сперанскій спокойно об'ядаль

<sup>(\*)</sup> Это лицо названо въ письмѣ Паррота по фамилін. Опо уже встрѣ-чалось и въ нашей кингѣ.

у своей пріятельницы, г-жи Вейкардть, какъ прібхаль туда фельдъегерь, съ приказаніемъ ему явиться къ Государю въ тотъ же вечеръ, въ 8 часовъ. Приглашение это, которому подобныя бывали очень часто, не представляло ничего необыкновеннаго, и Сперанскій, за вхавъ домой за дълами, явился во дворецъ въ назначенное время. Въ секретарской ожидаль прібхавшій также съ докладомъ князь Александръ Николаевичъ Голицынъ; но государственный секретарь быль позвань прежде. Аудіенція продолжалась слишкомъ два часа. Сперанскій вышель изъ кабинета въ большомъ смущени, съ заплаканными глазами, и, подойдя къ столу, чтобъ уложить въ портфель свои бумаги, обернулся къ Голоцыну спиною, в роятно съ намъреніемъ скрыть свое волиеніе. Замкнувъ портфель, онъ скорыми шагами удалился изъ комнаты и уже только выйдя въ другую, какъ бы вдругъ опомпился, отворилъ опять до половины дверь и протяжно, съ особеннымъ удареніемъ, выговориль: «прощайте, ваше сіятельство!» Это прощанье было на долго (\*). Болве девяти льтъ предопредвлено было Сперанскому не видаться ни съ Голицынымъ, ни съ самимъ

<sup>(\*)</sup> Вся эта сцена описана нами со словъ самого князя Голицына. Другой очевидецъ, генералъ-адъютантъ графъ Павелъ Васильевичъ Голенищевъ-Кутузовъ, бывшій въ тоть день дежурнымъ и тоже находившійся въ секретарской комнатъ, съ своей стороны разсказывалъ намъ, что Сперанскій, при выход'в изъ кабинета, быль почти въ безпамятствъ, вивсто бумагъ сталъ укладывать въ портфель свою шляпу и наконепъ упаль на стуль, такъ что опъ, Кутузовъ, побъжаль за водою. Спустя пъсколько секундъ, дверь изъ Государева кабинета тихо отворилась и Александръ показался на порогъ видимо растроганный: «еще разъ прощайте, Михайло Михайловичъ»-проговориль опъ, и потомъ скрылся. М. А. Диптрієвь въ своей статьв, подь заглавіемь: «Мелочи изъ запаса моей памяти» (Москвитяпинь 1854 г., т. II, отд. I, стр. 109), къ разскаву объ этой сцень, схожему съ нашимъ, прибавляетъ, что въ секретарской комнать, кромь князя Голицына, дожидался еще и министръ юстиціп И. И. Амитрієвъ. Но оба очевидца, па которыхъ мы выше сослались, о присутствій туть Дмитріева начего не упоминали.

Александромъ. . . . Вслѣдъ за тѣмъ, Государь выслалъ сказатьГолицыну, что никакъ не можетъ его принять, а проситъ пріѣхать завтра, послѣ засѣданія государственнаго совѣта.

Но въ чемъ же состояли тайны этой аудіенціи? Если бъ передавать теперь на бумагѣ все что было говорено о ея содержаніи, какъ въ то самое время, такъ и впослѣдствіи, будто бы со словъ самого Сперанскаго, или даже со словъ Императора Александра, то намъ, при отсутствіи всякихъ основательныхъ поводовъ къ предпочтенію одного свидѣтельства другому, пришлось бы внести сюда цѣлый рядъ сказаній самыхъ разнообразныхъ и нерѣдко совершенно между собою протпвурѣчащихъ; а могилы—безмолвны (\*).

<sup>(\*)</sup> Сперанскій, въ своихъ разговорахъ не только съ близкими къ нему, но и съ посторопними, пе ръдко бываль сообщителенъ и откровененъ болье, чымь, можеть быть, въ его положении, позволяли обыкновенныя условія придворной и св'єтской жизни. Но касаться посл'єднихъ объясненій съ нимъ Императора Александра и вообще подробностей аудіенціи 17 марта 1812 года онъ упорно избъгалъ, даже и при дъланныхъ ему вопросахъ. Такъ, когда купецъ Поповъ, бывшій, въ Пермп, первымъ повъреннымъ всёхъ разсказовъ опальнаго о дёлахъ и людяхъ той эпохи (это объяснится подробите ниже), разъ вздумалъ завести ртчь о томъ, какъ происходило прощанье съ нимъ Государя, Сперапскій, съ крайнимъ пеудовольствіемъ, вдругъ совстмъ замолкъ, послт чего Поповъ уже никогда болте не отваживался съ нимъ снова о томъ заговаривать. Даже при частыхъ бесъдахъ о своемъ прошедшемъ съ дочерью, отецъ всегда обходилъ последнее свиданіе съ Императоромъ Александромъ, а на вопросы ея отвічаль, что про то долженъ въдать и быть въ томъ судьею одинъ Богъ; однажды же, при настояніяхъ ея узнать сколько нибудь болье, онъ не въ шутку разсердился на нее и запретилъ впредь всякіе подобные распросы. Посл'в этого позволительно думать, что если Сперанскій и быль, дійствительно, когда нибудь выпуждень говорить, съ къмъ либо другимъ, о прощальной своей аудіенцін, то или лишь отънгрывался отъ назойливаго любопытства общими фразами, или, можетъ быть, разсказываль дёло такъ, какъ ему представлялось соотвътствениъйшимъ въ отношеніи къличности слушателей; последние же, при передаче слышаннаго ими другимъ, могли опять разцвъчивать этотъ разсказъ прикрасами собственной фантазіп.

По этому, не повторяя здёсь изустныхъ разсказовъ, сложившихся большею частію по наслышкі, даже по догадкамъ, мы ограничимся только передачею того, на что есть несомнъчныя письменныя доказательства. Ими утверждаются два слъдующія обстоятельства: во первыхъ, Александръ, пзчисляя бывшему своему любимцу причины побуждавшія его съ нимъ разстаться, умолчалъ, можетъ быть но чувству великодушія, а можеть быть уже и самт начавт сомнъваться въ своемъ сомнюніи, о главной-именно о взведенномъ на Сперанскаго извътъ въ измънъ и преступныхъ спошеніяхъ съ непріятелями Россіи. Это ясно изъ Пермскаго письма, въ которомъ Сперанскій, конечно, прежде всего и со всею силою возсталь бы противъ такого гнуснаго извъта, но въ которомъ онъ инсаль только: «я не знаю съ точностію, въ чемъ состояли секретные доносы, на меня взведенные. Изъ словъ, кон, при отлученін меня, Ваше Величество сказать мить изволили, могу только заключить, что были три главные пункта обвиненій: 1) что финансовыми дёлами я старался разстроить государство; 2) привести налогами въ ненависть правительство; 3) отзывы о правительствъ»; во вторыхъ, нъть, между тъмъ, никакого сомпънія, что доносъ объ измъпъ въ самомъ дъть существоваль, и что ему, по крайней мёрё въ первую минуту, Александръ далъ нёкоторую въру. Это ясно изъ вышеприведеннаго письма Паррота, ясно и изъ дневника, веденнаго Сперанскимъ по возвращенін съ поста Спбпрскаго генераль-губернатора. Хотя дневникъ этотъ большею частію до того кратокъ, что многое изъ его содержанія представляеть теперь один загадочные іероглифы; но, нодъ 31 августомъ 1821 года, мы находимъ въ немъ следующее замечательное место: «Работа у Государя Императора. Пространный разговоръ о прошедтемъ. Доносъ яко бы состояль въ сношении съ Лористономъ и Блумомъ (\*)... Вообще, кажется, пачало п пропзшествіе сего дѣла забыты. Confusion, intrigues, commérages. En s'occupant des choses, on néglige les hommes. Но все въ рукѣ Провидѣпія, всегда справедливаго, всегда милосердаго».

Изъ дворца государственный секретарь пробхалъ къ Магницкому, но засталъ только его жену, утопавшую въ слезахъ; мужа, въ тотъ же вечеръ, внезапно увезли въ Вологду. Возвратясь къ себъ, Сперанскій былъ встръченъ министромъ полиціи Балановымъ (\*\*) и правителемъ канцеляріи министерства Де-Сангленомъ. Они ожидали его прибытія для опечатанія его кабинета. У подъъзда стояла почтовая кибитка. Тотъ, для кого она была приготовлена, попросилъ только позволенія отложить иъкоторыя изъ своихъ бумагъ, чтобы переслать ихъ, въ особомъ пакетъ за его печатью, при нъсколькихъ, тутъ же имъ написанныхъ строкахъ, Государю. Балашовъ согласился (\*\*\*). Потомъ

<sup>(\*)</sup> Лористонъ былъ въ 1812 году Французскимъ, а Блумъ Датскимъ посломъ при нашемъ Дворъ.

<sup>(\*\*)</sup> Въ запискахъ, оставленныхъ Балановымъ и, по разнымъ другимъ предметамъ, довольно подробныхъ и любопытныхъ, объ этомъ собственно обстоятельствъ упомянуто только вскользь, слъдующими немногими словами: «Въ мартъ 1812 года имълъ я очень тяжелое мнъ поручение отобрать всъ бумаги у Сперанскаго и Магинцкаго и послать каждаго изъ нихъ, съ полицейскимъ офицеромъ, въ дальнія губерніи подъ падзоръ».

<sup>(\*\*\*)</sup> Въ пакеть было ивсколько тайныхъ дипломатическихъ депешъ, взятыхъ Сперанскимъ изъ министерства иностранныхъ дѣлъ безъ особаго на то высочайшаго разрѣшенія, что послужило потомъ поводомъ къ увольненію отъ службы Жерве, бывшаго посредникомъ въ доставленіи сказанныхъ депешъ, и къ заключенію въ крѣпость выдававшаго ихъ совѣтника министерства Бека. Между тѣмъ это открытіе чрезвычайно обрадовало непріятелей Сперанскаго, давъ имъ случай—какъ самъ онъ выразился—«всю громаду ихъ лжи прикрыть нѣкоторою истиною». Въ сущности, тутъ было одно, конечно не совсѣмъ скромное, любопытство, которое Сперанскій оправдывалъ (въ Пермскомъ нисьмѣ) тѣмъ, что «стоя въ средоточій дѣлъ онъ всегда и но этимъ предметамъ

надо было ѣхать. У Сперанскаго не достало духа разбудить тещу и дочь, чтобы проститься съ ними. Онъ благословиль только дверь ихъ спальии и оставиль записку, которою приглашаль обѣихъ отправиться вслѣдъ за нимъ по минованіи зимы (\*). Когда и это было кончено, уже поздно ночью, частный приставъ Шипулинскій умчаль его въ долговременное заточеніе, которому падлежало начаться съ Нижияго Новгорода.

. Совътъ Паррота, совпавшій, хотя и подъ вліянісмъ совершенно другихъ побужденій, съ тайными желаніями враговъ Сперанскаго, былъ, слъдственно, принятъ... (\*\*\*).

имъль доступь къ Государю и всё вёсти, помёщавшияся въ депешахъ иностранныхъ дипломатовъ, всегда въ тысячу разъ лучше и подробиёе зналъ, нежели сами опп».

<sup>(\*) 16</sup> марта 1823 года Сперанскій писаль своєй дочери, уже опять изъ Петербурга: «сейчась вспоминль, что сегодня 16 марта. Что будеть завтра? Думаю пичего; но что было тому ровно 11 лѣтъ? Что было когда Лиза моя проспулась и не нашла своего роднаго? Его между тѣмъ вело за руку Провидѣніе, вело, сохраняло, утѣшало, даже забавляло какъ ребенка. Въ семъ только отпошеніи день сей будетъ для меня всегда незабвеннымъ».

<sup>(\*\*)</sup> Болбе двадцати лътъ спустя, самъ Парротъ, въ письмъ къ Императору Николаю отъ 8 января 1833 года (также на Французскомъ языкѣ), такъ описывалъ это событіе и свое участіе въ немъ: «горестивійшею минутою въ жизни благороднаго Императора Александра была та, когда, передъ самою кампаніею 1812 года, его успѣли увѣрить, будто бы ему измъпиль и продаль его Наполеону одинь человъкъ необыкновенныхъ дарованій, котораго онъ старался приблизить и привязать къ себѣ неограниченною довъренпостію пизліяніемъ на него всъхъмплостей. Въ эту тяжкую минуту, растерзанный такою неблагодарностію, опъ прислаль за мною. Мий посчастливилось успокопть возлюбленнаго Монарха, отклонить его отъ ужасной мёры, на которую его едва не подвинуль справедливый, по видимому, гитвы и которую, между тымь, сами враги обнесеннаго не оставили бы провозгласить актомъ неслыханной тираніп; наконець спасти достойнаго сановника, осчастливленнаго теперь высокимъ довфріемъ Вашего Величества. Покойный Государь сердечно поблагодариль меня за мой совъть и во всемь ему послъдоваль».

### Ш.

Одинъ изъ первыхъ въ городъ узпалъ о высылкъ Сперанскаго близкій къ нему Вроиченко. Въ понедъльникъ, 18 марта, въ 6 часовъ утра, онъ явился къ своему начальнику для обыкновенной, передъ засъданіемъ государственнаго совъта, работы по гражданскому уложению. Въ передней полицейскій драгунъ загородиль ему дорогу, говоря, что никого не вельно пускать, и уже только по отзыву, что онъ «домашній», позволиль ему пройдти. Изъ прислуги никого не было видно, и Вроиченко, найдя кабинетъ запечатаннымъ, долго бродилъ по компатамъ въ томительномъ недоумбини и страхф, пока накопецъ не встрѣтилъ Цейера, отъ котораго услышалъ о случившемся. Посл'в Вронченко явился Петръ Серг'вевичъ Кайсаровъ, прежній чиновинкъ канцелярін Трощинскаго, оставшійся въ близкихъ отношеніяхъ къ Сперанскому (\*) и зашедшій къ нему по какому-то д'блу. «Куда вы?» спросиль сидъвшій въ передней человъкъ. «Къ Михайлу Михайловичу.»—«Его уже здёсь нётъ.»—«Неужели же онъ такъ рано повхалъ къ Государю?»-«Повхалъ точно, да не къ Государю, а въ Сибирь», и человъкъ разсказаль произшедшее ночью. Перепуганный Кайсаровъ побъжаль изъ опустълаго дома къ Розенкампоу, въ надеждъ узнать отъ него какія нибудь подробности, и случайно встрътился съ нимъ на улицъ. «Слышали ли вы что сдълалось съ Сперанскимъ?» спросилъ Кайсаровъ.—«Съкакимъ Сперанскимъ?» отвъчалъ Розенкампов, — «я знать не хочу этого челов'ка, и если вамъ дорогъ вашъ покой, то сов'єтую не произносить его имени». Рано тымъ же утромъ, по

<sup>(\*)</sup> Онъ былъ, внослъдствін, директоромъ департамента податей и сборовъ и умеръ, не такъ давно, сенаторомъ.

запискъ отъ г-жи Стивенсъ, поспъщила къ ней г-жа Вей-кардтъ. У подъъзда она увидъла дровни, на которыя сваливали кипы бумагъ; небрежно связанные листки разпосило сильнымъ вътромъ, такъ, что принуждены были бъгать за ними по улицъ. . . .

Здёсь любонытно будеть привести выписку изъ современнаго письма къ Сперанскому многолътияго его повъреннаго, казначея и счетчика, Масальскаго, который одинъ, кажется, изо всъхъ его приверженцовъ не потерялъ въ первую минуту присутствія духа и дъйствоваль всеми способами, какіе только находились въ слабыхъ его рукахъ. Имъвъ на своемъ попечени и хозяйственныя дъла Магницкаго, Масальскій 17-го вечеромъ былъ потребованъ министромъ полиціп, для поручительства въ деньгахъ, которыми посл'єдній ссудиль Магницкаго при отправленіи его въ Вологду, и тутъ же узналъ о готовящейся высылкъ также и Сперапскаго. «Тогда — писаль онь (\*) своему покровителю (уже въ Нижиій), — я бросился въ вашъ домъ, по по прівздв найдя уже туть предварившаго меня министра полицін и узнавъ отъ Лаврушки (камердинера), что вы изъ дворца еще не возвращались, побхалъ искать васъ тамъ; но къ несчастио вы оттоль уже убхали. Послф сего, возвратясь къ дому вашему, я нѣсколько разъ покушался взойти къ вамъ въ то время, какъ вы были съ министромъ. Но ужасъ, который тогда мною овладълъ, я инкакъ преодолъть не могъ и потому, ходя около вашего дома до 2-хъ часовъ за полночь, я, при малъйшемъ даже движенін полицейских в драгуновъ, представляль совершенно трусливаго зайца. Такимъ образомъ лишась последией отрады

<sup>(\*)</sup> Письмо это, чрезвычайно обширное и многословное, мы выписываемъ здёсь съ пропусками. Иёкоторыя другія мёста изъ него будуть приведены ниже.

вильть васъ, моего премилосердаго отца, при отъвздв ваниемъ, и возвратясь домой съ стеспеннымъ горестио сердцемъ, я, на другой послѣ отъъзда вашего день, увъдомиль о случившемся съ вами несчастін какъ графа Виктора Павловича Кочубея (\*), такъ и графа Павла Андреевича Шувалова (\*\*), прося ихъ, чтобы они употребили всъ средства, дабы противъ всякой на васъ клеветы истребовано было отъ васъ письменное объяснение. Графъ Шуваловъ принялъ въ вашемъ положении истинное участие и поручиль мив васъ увъдомить, что ежели вамъ нужно будетъ подать чрезъ него Государю письмо, то онъ тотчасъ сіе псполнить. Графъ Кочубей съ своей стороны большою своею осторожностію удивиль меня. Онъ сперва спрашиваль меня о причинахъ вашего несчастія, но когда я ему отозвался, что ничего не знаю и что жизнію можно отвъчать, что вы ни въ чемъ не виновны, то обратился къ другому вопросу, а именно: великое ли вы имъете богатство (\*\*\*)? Я увъряль его, что все, что вы имъете, состоитъ лишь въ жалованы, которое получалъ я за прошедшее время по носимымъ вами званіямъ, и въ деньгахъ, сбережен-, ныхъ вами отъ всемилостивийше пожалованныхъ вамъ Саратовскихъ земель, и состоитъ въ 55.000 рубляхъ ассигнаціями, если только въ теченій прошедшаго года изъ

<sup>· (\*)</sup> Кочубей за нѣсколько педѣль до этого (29 января 1812 г.) быль назначенъ предсѣдателемъ денартамента законовъ государственнаго совѣта.

<sup>(\*\*)</sup> Сперанскій быль опекуномъ малольтнихь его племянниковъ. Графъ, и посль ссылки Сперанскаго, вель себя съ нимъ чрезвычайно благородно и даже предлагаль лично вступиться за него у Государя. Мы имьли въ рукахъ собственноручное его о томъ письмо къ заточенному.

<sup>(\*\*\*)</sup> Изъ этого можно заключить, что и на графа Кочубся, не смотря на всю близость его сношеній съ Сперанскимъ, подъйствовала молва; такъ пскусно ведена была интрига.

онаго числа вы не прожили, и что счеты мон, кои въ кабинетъ вашемъ должны храниться съ 1798-го года, откроютъ и недостатки ваши и крайне умфренную жизнь; но увфренія сін любопытства графа Кочубея не прекратили, пока наконецъ почувствовавъ, казалось миъ, страпность своихъ вопросовъ, онъ перемѣнилъ разговоръ и спрашивая, не нужны ли деньги на отправление Елпсаветы Михайловны (т. е. дочери Сперанскаго), предлагалъ, чтобъ я взялъ у него сколько бы ни понадобилось, но я отъ такого пособія вовсе отказался».—«При семъ-продолжалъ Масальскій-я узналъ отъ графини Шуваловой страшныя на счетъ чести вашей нелъпости. Она открыла миъ, что о васъ твердятъ, что будто бы вы намфрены были измфинть отечеству и налогами сдфлать въ народъ сильное возмущение; что перехватили ваши письма къ Бонапарту; что у воеппаго министра украдена портфель съ военными планами и планы сін также посланы къ Бонанарту; что наконецъ вы хотя и старались оправдаться передъ Государемъ, но помянутыя письма васъ обличили и сдълали безотвътными, и когда Государь предложиль вамь, что за лучшее для себя признаете: судь, или Нижній Новгородъ, то вы, лишась надежды оправдаться, ръшились избрать послъднее. Всъ сін нельпости, ежели бы выдумываемы были одною глупою черные, то, конечно, не было бы причинъ много безпоконться; но тутъ вездъ было намъреніе людей, устремившихся на вашу погибель, которые звърскимъ образомъ силились растерзать доброе ваше имя и все вышеписанное составляло малую только часть того, что о васъ здёсь по городу разпосили. Нужнымъ считаю довести до вашего свъдънія еще, что когда пачали кричать, что у васъ хранится пъсколько милліоновъ въ Англійскомъ банкъ, что 700.000 р. отправлены были вами въ Кіевъ на контракты, и что я и М. В. (Могилянскій) были орудіями корыстолюбиваго вашего поведенія и за сіе насъ пошлють въ Сибирь, то я просиль графиню Шувалову, чтобъ опа разсказала все то Осицу Петровичу (министру внутреннихъ дѣлъ Козодавлеву) и открыла бы, что я, будучи совершенно невиненъ, того только желаю, чтобъ поведеніе мос строжайшимъ образомъ было изслѣдовано, и что счеты мои, коп найдены будутъ у васъ въ кабинетѣ, легко могутъ доказать не только невинность мою, но также и то, что вы не имѣете никакого у себя богатства».

Отъ этихъ домашнихъ и городскихъ сценъ и толковъ перенесемся теперь во дворецъ.

Въ попедельникъ 18-го числа, киязь Голицынъ, явясь къ Государю, какъ было сму приказано, послѣ засѣданія государственнаго совъта, засталь его ходящимъ по компатъ съ весьма мрачнымъ видомъ. «Ваше Величество нездоровы?» спросиль Голицынь. «Нъть, здоровь».—«Но вашь видъ?»—«Если бъ у тебя отсъкли руку, ты върно кричалъ бы и жаловался, что теб'в больно: у меня въ прошлую ночь отилли Сперанскаго, а онъ быль моею правою рукою! »... Во всю бес'єду, довольно продолжительную, Государь только и говорилъ что о тяготившей его потерѣ, часто со слезами на глазахъ. «Ты разберешь съ Молчановымъ (\*) бумаги Михайла Михайловича-заключилъ Александръ; но въ нихъ ничего не найдется: опъ не измънникъ...» Въ тотъ же день, прогулпваясь пъшкомъ, Государь встрътилъ г-жу Кремеръ. «Вы, конечно, уже знаете, —сказаль онь ей,-что я принуждень быль выслать вашего друга?»-«Сейчасъ слышала, Ваше Величество, и глубоко этимъ поражена.»—«Чтожъ дълать!» отвъчалъ Александръ, и въ это время замътно было судорожное движение его губъ и подбородка-«можетъ быть никто не пострадалъ тутъ

<sup>(\*)</sup> Статсъ-секретарь, управлявшій дёлами комитета министровъ.

болье меня, но я принуждень быль нокориться причинамъ самымъ настоятельнымъ.» Въ среду вечеромъ былъ призванъ во дворенъ графъ Нессельродъ, очевидно для того только, чтобы и съ нимъ завести ръчь о случившемся. Нессельродъ не могь скрыть глубокаго своего сокрушенія, сколько по личнымъ чувствамъ къ Сперанскому, столько п по убъждению, что Государь лишиль себя въ немъ слуги самаго върнаго, преданнаго и ревностнаго. «Ты правъотвъчалъ Александръ-но именно теперешнія только обстоятельства и могли выпудить у меня эту жертву общественному мнѣнію». Передъ министромъ юстиціи Дмитріевымь, по свидътельству его записокъ, Государь выразился итсколько пначе, порицая, впрочемъ, Сперанскаго только за опорочиваніе политических в мижній нашего правительства и за то, что опъ хотъль проникать въ закрытыя для него государственныя тайны (\*). Къ этому прибавимъ переданныя намъ, двумя высшими государственными сановниками, отзывы Александра при разговорахъ съ ними въ поздижищую эпоху. «Сперанский никогда не быль измѣницкомъ», -- отвѣчаль опъ Николаю Николаевичу Новосильцову, когда, въ минуту дов'трчивой бестды, послёдній нытался узнать истинную причину наденія бывшаго любимца. «Слышаль ли ты, что я спова призываю сюда Михайла Михайловича?» спросилъ Государь у Иларіона Васильевича Васильчикова въ 1820 году, передъ возвращеніемъ Сперанскаго въ Петербургъ съ поста Спбпрскаго генераль-губернатора. «Слышаль-отвѣчалъ Василь-

<sup>(\*)</sup> Намекъ на дипломатическія денеши, взятыя Сперанскимъ изъ министерства иностранныхъ дѣлъ и пересланныя отъ него Государю въ особо запечатанномъ конвертѣ. Государь тутъ же показать Дмитріеву первыя строки письма, въ которомъ Сперанскій говорилъ, что былъ подвинутъ къ такому дѣйствію однимъ любонытствомъ и еще болѣе искрениимъ участіемъ въ благоденствіи и славѣ отечества.

чиковъ-и искренно поздравляю Ваше Величество съ приближеніемъ онять къ себ'т челов'тка такихъ необыкновенныхъ достопиствъ. »—«Никто, возразилъ Государь, болъе меня не отдаетъ справедливости его высокимъ талантамъ. Я увъренъ, что онъ и не дурной человъкъ; по сила тогдащнихъ обстоятельствъ, которой я не могъ противустоять, заставила меня съ нимъ разстаться. Никогда, однако же, я не върнат во взведенную на него измъну п виню его только въ томъ, что онъ не имъль ко мнъ полной довъренности» (\*). Наконецъ свидътельствомъ еще высшимъ, еще болъе иссомивинымъ чъмъ всъ эти частные пересказы, самымъ торжествени вішимъ оправдательнымъ актомъ Сперанскаго передъ потомствомъ и исторією, является то собственноручное письмо отъ 22 марта 1819 года, которое мы выпишемъ ниже, въ своемъ мѣстѣ, и въ которомъ Императоръ Александръ, прямо и передъ самимъ Сперанскимъ, призналъ навъты его враговъ за то, чемъ они действительно были, т. е. за клевету.

Но если, такимъ образомъ, въ Александрѣ, почти съ самыхъ первыхъ минутъ и тѣмъ болѣе послѣ, замѣтио было отвращеніе вѣрить въ какую инбудь измѣну со стороны его любимца и обнаруживалась даже увѣренность въ противномъ, то миѣніе массы развивалось совсѣмъ иначе. Въ захваченныхъ бумагахъ, конечно, и сама вражда не умѣла найти инчего предосудительнаго; но, въ замѣнъ, обличителемъ передъ публикою явилась общая исопредѣленная молва, систематически поддерживавшаяся ложными намеками и впушеніями той же партіи, которою все было начато. Огромное большинство, во всѣхъ классахъ, ни на минуту

<sup>(\*)</sup> Подъ этимъ, въроятно, должно разумъть то, выше упомянутое нами предложение, сдъланное Сперанскому и сокрытое имъ отъ Александра, которое заговорщики умъли потомъ приписать ему самому.

не усомийлось въ томъ, что кроткаго Александра могдо побудить къ такому дъйствио, неслыханному въ его царствованіе, одно лишь самое черное преступленіе противъ его лица и противъ государства. Вина заточеннаго не была оглашена никакимъ публичнымъ актомъ: следственно открывалось широкое поле для самыхъ смёлыхъ догадокъ. Что обнаружено, какъ, когда, черезъ кого? Разръщение этихъ вопросовъ предоставлялось произволу каждаго; интки, снущенныя съ клубка, до того наконецъ перепутались, что, хладнокровно соображая всё многочисленные и разпообразные толки, сложившееся тогда объ этомъ событін, трудно рішить, что стояло выше: изобрівтательность ли клеветы, или податливость легковърія? Отъ того, еще и до сихъ поръ, повъсть о паденіи Сперанскаго, разсказываемая п толкуемая каждымъ по своему, продолжаетъ оставаться, въ нашей исторіи, такою же перазгаданною тайною, какъ, и когда, во Французской, сказание о Жельзной Маскъ (\*).

Même date. «M. Spéransky, sécrétaire du conseil intime de l'Empereur Alexandre, a été surpris dans un complot formé pour déposer Sa Maje-

<sup>(\*)</sup> Общее или по крайней мъръ панболъс господствовавшее въ России мнъніе о томъ, что Сперанскій быль пизвергнуть и удалень за измъну, тотчасъ нашло себъ отголосокъ и за границею. Вотъ, между множествомъ газетныхъ статей того времени, гдъ отразилось это миъніе, частію даже въ преувеличенныхъ противъ Русскихъ въстей и еще болье пелъныхъ краскахъ, для примъра три, изъ 36-го нумера «Courrier de Londres (5 мая 1812 года)»:

St.-Petersbourg le 3 Avril. «Il a été découvert une correspondance secrète entre quelques ministres et l'ambassadeur de France. C'est l'Empereur lui-même qui l'a découverte. Aussitôt que les conspirateurs ont sû qu'ils étaient découverts, quelques unes de leurs lettres ayant été interceptées, ils ont formé l'infâme complot de massacrer leur maître, lequel a été heureusement découvert avant le temps fixé pour son éxécution. Spéransky et Magnitsky ont été arrêtés et envoyés en Sibérie. On s'attend à de nouvelles arrestations, parce qu'on présume que d'autres personnes sont impliquées dans cette conspiration».

Наъ приведеннаго выше инсьма Масальскаго мы видѣли, что и какъ, въ первые дни, говорили о случившемся, въ Петербургѣ. «Исторія Сперанскаго—писалъ Караманнъ своему брату наъ Москвы—есть для насъ тайна: публика пичего не знаетъ. Думаютъ что опъ уличенъ въ пескромной перепискѣ (\*)». Наконецъ слѣдующее извлеченіе наъ записокъ Вигеля, находившагося въ то время въ Пензѣ, свидѣтельствуетъ о впечатлѣпіи, которое было произведено этимъ неожиданнымъ событіемъ на провиццію. «Первая важная вѣсть—пишетъ опъ,—которую получили мы въ концѣ марта, была о неожиданныхъ отставкѣ и ссылкѣ Сперанскаго; по эта вѣсть громко разпеслась по всей Россіи. Не знаю, смерть лютаго тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это былъ человѣкъ, кото-

sté. Il avait pour complice M. Magnitsky, l'un des ministres, et un français. Leur correspondance avait été interceptée et il en a été donné connaissance à l'Empereur, qui a fait venir sur le champ Spéransky, qu'il avait comblé de faveurs. Après l'entrevue, ils ont été mis tous les trois dans une voiture, qui avait été préparée à cet effet, et ils ont été envoyés en Sibérie sous une escorte suffisante. Spéransky est d'une naissance obscure, il avait épousé une anglaise qui est morte il y a quelques années, et il était sécrétaire particulier de l'Empereur quand celui-ci était Grand-Duc».

Le 5 Avril. «Il a été découvert une correspondance entretenue par des traîtres. Un des principaux personnages impliqués dans le complot était Spéransky, sécrétaire de la famille royale (sic), qui connaissait tous les secrets de l'état. Quelques personnes disent qu'on en voulait à la vie de l'Empereur, mais on n'en a point de preuves. Magnitsky, qui a toujours été grand partisan de la France et ami intime de Spéransky, était son complice dans la correspondance qui vient d'être découverte. Spéransky, Magnitsky et divers autres personnages ont été immédiatement bannis en Sibérie».

<sup>(\*)</sup> Любонытно, что въ томъ же инсьмѣ, отъ 28 мая 1812 года, слѣдственно писанномъ едва спустя два мѣсяца нослѣ пропешествія, Карамзинъ могъ уже сказать: «его (т. е. Сперанскаго) всѣ бранили, теперь забывають. Ссылка похожа на смерть».

рый никого не оскорбиль обиднымъ словомъ, который инкогда не искаль погибели ин единаго изъ мпогочисленныхъ личныхъ враговъ своихъ, который, мало показываясь, въ продолжение мпогихъ лѣтъ трудился въ тишинѣ кабинета своего. Но на кабинетъ сей смотрѣли всѣ какъ на Пандорпиъ ящикъ, наполненный бѣдствіями, готовыми пзлетъть и покрыть собою все наше отечество. Всѣ были увѣрены, что неоспоримыя доказательства въ его виновности открыли паконецъ глаза обманутому Государю. Только дивились милосердію его и роптали, какъ можно было не казпить преступника, государственнаго измѣнника, предателя, и довольствоваться удаленіемъ его изъ столицы (\*). Не менѣе того, его ссылку торжествовали какъ первую побѣду надъ Французами. Многіе приходили меня съ этимъ поздравлять и, виноватъ, я принималь ноздравленія».

Несомивнию, кажется, одно: предстоявшая война противъ сильнаго, искуснаго и счастливаго врага требовала послъднихъ усилій и жертвъ. Нужно было обратить ее въ національную, а для этого еще сильнъе пробудить, во всъхъ сословіяхъ, духъ патріотизма и приверженности къ правительству. Удаленіе ненавистнаго государственнаго секре-

<sup>(\*)</sup> Въ современномъ дневникъ другаго лица, Логина Ивановича Голенищева-Кутузова, мы находимъ также нѣчто подобное. Называя Сперанскаго Робеспьеромъ, а Магницкаго его Сендомъ, и разсказывая что, послъ ихъ высылки, Государь велълъ дать дочери перваго и женъ послъдняго кареты отъ Двора, для слъдованія за ними, Кутузовъ прибавляетъ: «друзья злодъя говорятъ о несовмъстности съ правосудіемъ Мопарха поступать такъ съ людьми, которые были бы виновны въ томъ, въ чемъ ихъ винятъ, и что если бъ они точно продались Франціи, то Государь не пиълъ бы такихъ аттенцій къ ихъ семьямъ, изъ чего и слъдустъ, что все—одна ложь и придворная интрига. По моему мпъпію, предположеніе такого рода уничтожается двухъ-часовою аудіенцією, въ продолженіе которой Сперанскій имълъ, кажется, все время оправдаться, если бъ могъ; слъдственно въ теперешнемъ распоряженіи должно видъть только новое доказательство непостижимой благости Монарха».

таря вполив удовлетворяло желаніямъ огромнаго большинства. Вышенриведенныя слова Вигеля: «ссылку Сперанска-го торжествовали какъ первую побъду надъ Французами»—весьма многозначительны.

#### IV.

«Вскор'в по удаленін Сперанскаго—сказано въ запискахъ Дмитріева-появилась на Французскомъ языкъ рукопись, въ которой государственный секретарь обвиняемъ былъ въ разрушенін коллегіальнаго порядка, введенін, по разнымъ частямъ управленія, новпзны, болье ко вреду, нежели къ пользъ общественной, -- въ чертахъ весьма ръзкихъ, но увеличенныхъ». Тутъ же Дмитріевъ приложилъ и небольшой отрывокъ изъ самой рукописи, озаглавя ее такъ: «Mémoire de M. le baron d'Armfeld, écrit à l'occasion de la disgrâce de M. de Spéransky en 1812». Вопреки этому заглавію, мы имбемъ полное основаніе думать, что сказанная записка была произведеніемъ не графа Армфельда, а барона Розенкамифа. Впрочемъ, кому бы ни принадлежала печальная честь сочиненія этого акта, столько же слабаго, во многихъ частяхъ даже и малоосновательнаго по существу, сколько уродливаго по изложенію (\*), цёль его была очевидна: по собственному выраженію Сперанскаго, враги его желали и считали пеобходимымъ-его доканать. По поводу другой записки Розенкамифа, о финансовыхъ мърахъ Сперанскаго (на этотъ разъ сочинитель не скрылъ себя подъ чужимъ именемъ), когда Александръ Ивановичъ Тургеневъ упрекалъ его въ такомъ бъщеномъ преслъдова-

<sup>(\*)</sup> Къ подтверждению прочихъ доказательствъ, что эта записка принадлежала не Армфельду, можетъ служить и то, что онъ превосходно владълъ Французскимъ языкомъ, чего здъсь такъ мало слъдовъ.

ній человѣка уже несчастнаго, Розенкампъъ отвѣчалъ ему: «нѣтъ, надобно, надобно; не знаемъ что́ можетъ случиться позже, les morts seuls ne reviennent pas».

Во всякомъ случав, приводимая Дмитріевымъ записка, въ которой Сперанскій пзображенъ злодвемъ и предателемъ отечества, съ уподобленіемъ его Кромвелю, такъ разъясняетъ для пасъ тв внушенія и ковы, посредствомъ которыхъ личная вражда уловила возвышенную душу Александра, что мы не можемъ не выписать здвсь этотъ актъ, и не въ однихъ лишь отрывкахъ, какъ онъ ѝомѣщенъ у Дмитріева, а цвликомъ. Вотъ подлинныя его слова (\*):

«Dans un siècle comme celui où nous vivons, où tout a été déplacé jusqu'à la signification des mots, où les vertus et les vices mêmes ont changé de nom au point que la pensée, loin de pouvoir se fixer avec sûreté sur un objet quelconque, n'ose franchir aucune borne sans être entrainée par l'exagération et l'erreur,—tous les évènements du jour, ainsi que tous les faits particuliers, prennent l'empreinte de cette tendance vers le faux; et l'éloignement d'un homme en place, qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les conversations de Pétersbourg, paraît n'avoir pas trouvé encore son vrai point de vue afin de fixer l'opinion publique et la diriger vers le premier et le plus essentiel des motifs qui pourrait y avoir donné lieu.

«Trahison contre l'état et illuminatisme d'une part, jalousie et intrigue de cour de l'autre,—voilà les causes qu'on cher-

<sup>(\*)</sup> Изъ сказаннаго Николаемъ Иваповичемъ Тургсиевымъ въ его книгъ (ч. І, стр. 571) можно бы заключить что, по его мивнію, эта собственно записка и обратилась въ побудительную причину къ удаленію Сперанскаго. Но свидътельство Дмитріева доказываетъ, что она была подана уже послю катастрофы. Это видно, впрочемъ, изъ самого содержанія всей записки и особенно изъ ея пачала.

che pour motiver l'évènement; mais l'homme calme et accoutumé à réfléchir ne s'abandonne pas à de simples conjectures et à des combinaisons si souvent dénuées de tout fondement: il s'arrête à examiner cet homme dans la grande place qu'il occupe et à le considérer sous le triple rapport d'individu, de sujet et d'homme d'état. Indépendamment des faits qui pourraient motiver une inculpation particulière contre M. Spéransky et qui me sont inconnus, l'on peut avancer que sa conduite administrative offre des griefs qui suffisent pour rendre ses vues suspectes au suprême degré. Ces reproches sont de nature à rendre indigne de confiance tout sujet de l'état et, à plus forte raison, celui qui fut chargé des affaires les plus importantes et honoré de la confiance entière du meilleur des Souverains. Ses principes administratifs prouvent, à peu d'exceptions près, qu'il a eu l'intention de désorganiser l'ordre des choses existant et d'amener un bouleversement général. En suivant pas à pas sa conduite, l'on s'aperçoit qu'il a été guidé par une ideé dominante qui prouve qu'il agissait d'après un plan prémédité, dont les derniers évènements donnent la clef; les moyens dont il s'est servi répondent parfaitement à ce but. Ce qui l'a démasqué à cet égard, a été l'opinion qu'il manifesta dans les derniers temps: «que les éléments de l'état actuel de l'Empire étaient si mauvais qu'on ne pouvait y remédier; que tout était parvenu au point qu'il fallait attendre les évènements, et que ce n'était que par de grands malheurs qu'un meilleur ordre de choses pouvait être établi».—Après une pareille déclaration de la part d'un Ministre d'état, chacun doit craindre moins pour soi que pour le Souverain et l'état, et ce n'est qu'alors qu'on a pu saisir l'esprit et l'ensemble de tout ce qu'il avait fait depuis dix ans.

«Une telle opinion ne peut produire que des effets pernicieux, quand même celui qui l'a énoncée ne fut pas un

traître; car, tôt ou tard, elle doit faire des prosélites dangereux et saper la confiance dans les mesures du gouvernement.

- «1. Le premier pas innovateur par lequel commença sa carrière désorganisatrice, a été l'abolition des Collèges et de l'ordre collégial.
- «2. Il forma un plan d'administration qui, en compliquant tous les ressorts, paralisait le principe de l'unité et de contrôle.
- «3. Il commença un code de lois sans jamais permettre que les principes qui devaient lui servir de base fussent connus.
- «4. Il fit adopter un système de finances qui anéantissait la confiance publique et privait le gouvernement des moyens de faire face aux dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires.
- «5. Enfin il indisposa toutes les classes, en mettant en opposition leurs interêts réciproques. Il sut avilir la dignité de la noblesse, entraver l'industrie du tiers-état et surcharger le fardeau des cultivateurs; il n'augmenta le nombre des employés que pour augmenter celui des mécontents, et au lieu d'assurer par la législation l'état légal de toutes les classes, il ne fit qu'exciter l'attente de chacun pour la tromper ensuite.

«Il est essentiel de développer chaque point de ces assertions et de les considérer ensuite dans leur ensemble.

1.

«L'abolition des Collèges parut dans le temps une chose indifférente à ceux qui n'en sentaient pas les conséquences. Je ne ferai qu'extraire les passages les plus essentiels d'un mémoire qui a été présenté contre cette mesure en 1804, à l'occasion du doklade du Ministre de l'Intérieur:

«Chaque pays a des éléments constitutionnels qui consistent

dans la forme de son gouvernement, ses institutions et les lois civiles. Ils garantissent la force et la vigueur du pouvoir monarchique (le seul qui convient à la Russie comme à tous les pays du monde) et la sûreté légale des sujets tant par rapport à leurs personnes qu'à leur propriété. L'interêt du Souverain autocrate et du dernier de ses sujets sont parfaitement d'accord sur ce point.

«Plus ces institutions sont consolidées par le temps et amalgamées avec les transactions civiles ainsi qu'avec l'opinion générale, mieux elles répondent au but de rendre heureux les peuples. Exécutées par des hommes qui souvent sont conduits par leurs passions, il appartient au gouvernement de rémédier aux abus qui naissent insensiblement dans toutes les choses, et surtout d'en maintenir l'esprit et le principe. Tant qu'une institution ancienne est susceptible d'être corrigée, il ne faut que lui donner le développement nécessaire. Tant que les principes des lois civiles (les bases du droit des personnes et des propriétés) ne sont pas contraires au but de la société, il faut les conserver et étendre successivement leur application, à mesure que les rapports sociaux se développent.

«Tout ce qui existe et qui a été utile depuis des siècles, doit avoir été institué par de bonnes raisons; et, tant qu'elles subsistent, une telle institution doit être sacrée au législateur. Quelque bonne que soit celle par laquelle on veut la remplacer, on a brisé les colonnes et les voûtes d'un dôme antique, sans savoir si le nouveau support est aussi fort et durable que l'ancien. Voilà la différence entre l'homme d'état qui profite des lumières du temps, en consultant toujours les circonstances et en ne s'écartant jamais des principes qui assurent l'ordre et la tranquillité, et l'innovateur téméraire qui ne respecte pas plus le temps passé que le présent; qui, non content d'habiter l'édifice solide qui a servi d'asyle à ses

ancêtres et à ses contemporains, ne croit être à son aise que dans les décombres de la désorganisation. Il ne s'agit pas d'un édifice local, élevé de matériaux fragiles et destiné à loger quelques familles; mais de celui qui réunit toutes les familles de l'Empire et dans lequel est placé le trône de S. M. l'Empereur. S'il est des cas où le bien-être de l'Empire exige de changer avec prudence une institution existante, du moins il faut marcher d'un pas assuré. Mais prendre à tâche de les changer en masse ne peut être que la suite ou l'avant-coureur d'idées révolutionnaires; elles n'appartiennent qu'à des hommes qui méprisent tous les autres et qui veulent risquer le tout pour le tout.

«Une telle institution était celle des Collèges, qui, depuis près d'un siècle, formaient les points centraux pour le contrôle des administrations locales et dont la réunion des présidents constituait le Sénat sous le rapport administratif, et à qui il ne manquait que d'être réunis, sous le rapport exécutif, sous des Ministres. Aussi sous ce seul point de vue leurs attributions étaient divisées selon la nature des objets; leur but n'était pas de soigner eux-mêmes les détails de l'administration locale, mais de la diriger et de la surveiller en général. C'est pour cela que leurs instructions et formes exécutives offraient des incohérences, lorsqu'on les appliquait à tous les détails minutieux et lorsque les administrations locales établies par Catherine furent placées immédiatement sous le Sénat, composé d'autres personnes que les Ministres ou les chefs mêmes des grands Départements.

«Pierre le Grand, ayant trouvé cette institution dans les états qu'il avait parcourus et l'ayant trouvée préférable aux nombreux conseils qui existaient sons le nom de Prikasi, la regardait comme la base de l'édifice administratif qu'il avait conçu; il légua sur ses tablettes à ses successeurs le soin de l'achever par l'institution des Ministres. «Et quels étaient les motifs pour lesquels on crut devoir détruire ce bel ouvrage. Ceux qui sont allégués dans le doklade du Ministre de l'Intérieur sont si frivoles, qu'on n'a presque pas besoin de les réfuter.

«On y allégue les vices et les lenteurs de l'ordre collégial et le manque de responsabilité; l'expérience, d'accord avec le bon sens, a bien démontré que les Départements établis depuis n'offraient aucun des avantages des Collèges. Ces derniers conservaient l'administration locale, tandis que ceux-là l'entravent. Ils formaient des centres pour la pratique et la responsabilité divisée entre peu de personnes; les Départements au contraire multiplient à un tel point la responsabilité qu'il n'en existe plus. Une assemblée de sécrétaires et de scribes n'offre certainement pas un noyau central pour les pratiques, pareil à celui d'une corporation qui existe toujours et qui a une unité morale.

«Le point de vue établi dans le doklade de l'an 1804, pouvait encore être susceptible de modifications, qui semblaient balancer les avantages des collèges; mais le nouveau réglement ministériel y met le comble. Empiétant sur son modèle, il achève de rendre impossible un contrôle simple et bien organisé au dessus des administrations locales; les idées qui provisoirement ont été mises en avant sur celles-ci, confirment ce que je viens d'avancer. En l'exécutant (comme de raison) sur ce même principe, la Russie aurait représenté la burocratie la plus complète.

2.

«Ceci suffira pour faire voir combien le dessein de désorganiser les différentes branches était prémédité et combien les opérations, faites, en différents sens, toujours dans ce sens, coincidaient ensemble au même but. Depuis 1804

elle (?) s'étendait déjà sur la plupart des autorités exécutives. En 1810 le point central pour la partie législative fut organisé encore sur ce principe. En 1811 le projet pour le Sénat judiciaire fit entrevoir son application à la partie judiciaire et si on l'avait exécuté, l'expérience aurait bientôt prouvé à quel point la marche judiciaire serait devenue monstrueuse et quel mécontentement universel elle n'aurait pas manqué de produire. L'administration compliquée pèse sans doute fortement sur ses individus; mais toujours on s'en ressent infiniment moins que des lenteurs judiciaires qui menaçaient de parvenir à leur comble.

«Les inconvénients qui, en effet, existent dans la marche actuelle de la judicature, sont connus; mais il n'est pas de scribe du Sénat qui ne puisse prouver que les dispositions du projet pour le Sénat judiciaire, en rémédiant à quelques abus, en proposant quelques bonnes choses, ouvrent en même temps mille portes pour une, afin que les procès deviennent le domaine des maîtres de requètes, et l'accès au Ministre de Justice aurait été rendu si difficile, qu'en dernier résultat même le Sénat n'aurait pu rémédier au despotisme des chancelleries subalternes. Telle était la perspective qu'il ouvrait au peuple et à toutes les classes, qui déjà murmuraient de voir encore une fois leur attente trompée dans l'accomplissement des promesses du meilleur des Souverains.

«Dans aucun de ses ouvrages M. Spéransky n'a montré plus d'art et de finesse, soit pour cacher ce qu'il voulait, soit pour faire deviner ses intentions, en se réservant toujours par des arrière-pensées de rentrer dans l'une ou dans l'autre route.

«Ce n'est qu'en approfondissant cette pièce qu'on commence à concevoir des doutes sur la pureté de ses vues. On lui avait présenté un projet basé sur les mêmes principes qu'il fit semblant de suivre; mais tout demeura sans succès.

Il convint cependant plus d'une fois qu'il fallait refaire le tout dans un autre sens, mais avec le temps.

3.

«La lenteur et les retards inconcevables que M. Spéransky met depuis deux ans à la discussion du code civil, n'étaient certainement pas la suite de ses nombreuses occupations. Il est simple qu'aumoins il aurait pu trouver pendant dix-huit mois le temps de terminer la lecture de quelques chapitres du 3-ème volume qui se trouve aussi longtemps dans son bureau. Nous avons vu qu'il ne fallait au Conseil de la Commission que quatre mois pour terminer ses discussions sur le 1-r volume du code civil et cinq mois à peu près pour achever son travail sur le 2-ème. Le mot de l'énigme pour la législation civile est le même que pour toute sa conduite; il ne voulait en esset jamais ce qui vraiment était utile au bien de l'état, mais il désirait en avoir l'air pour se soutenir dans l'opinion de notre Souverain, dont il craignait l'oeil pénétrant. Les sophismes dont il se servait pour éluder le contrôle et pour échapper aux reproches du maître, coûtaient peu à un homme qui jamais ne pensait comme il parlait et qui n'agissait que pour cacher sa pensée. Et quand toutes les raisons lui manquaient, il rejetait la faute sur la volonté expresse de Sa Majesté Impériale, qui, bien malgré lui, insistait sur les mesures qu'il n'approuvait pas. La manière dont il a administré les fonds de la Commission des lois est encore une chose inexprimable. Du temps du Prince Lopuchine il y avait trois fois plus de fonctionnaires; pendant l'administration de M. Spéransky le nombre des employés fut réduit à trois ou quatre personnes tout compté; on n'acheta plus de livres, et cependant rien n'a été déposé à la Banque.

«Le reproche que tout l'Empire doit faire à celui qui avait l'honneur de porter le nom de son Sécrétaire, pour avoir frustré l'attente de voir promulguer le code civil malgré les movens puissants que S. M. I. avait accordés à cet effet avec la générosité qui la caractérise, ce reproche, dis-ic, ne peut être égalé que par celui d'avoir ruiné les finances de l'Empire autant 'qu'il dépendait de lui. La doctrine absurde qu'il fit adopter par le Département, les millions qui sont perdus pour l'état, l'anéantissement du crédit public, commercial et privé, sont autant de griefs contre la conduite administrative de M. Spéransky, dont les journaux du Conseil depuis le 1 Février 1810 jusqu'au 11 Février 1811 forment les pièces justificatives. Quelques mémoires à ce sujet qui paraitront avec le temps et qui sont déjà connus à S.M. I. et à un Comité, présentent les points principaux qui doivent motiver l'acte d'accusation qu'il mérite et à laquelle sa mémoire n'échappera pas.

«C'est au Comité d'achever cet examen et de réparer les maux qu'il a causés. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet.

5.

αLe cinquième point n'est que le résultat de l'ensemble des faits que je viens d'exposer. Un homme doué de tant de moyens n'a pu se tromper à un tel degré sur tous les points et sur tant d'objets, pour poursuivre avec une persévérance à toute épreuve le plan qu'il s'était tracé. On ne peut être censé d'avoir été dans des erreurs aussi multipliées lorsqu'on a eu tant d'occasions, tant de raisons pour en revenir et se raviser, et lorsqu'on sait développer tant de sagacité pour colorer ses vues. L'homme qui a pu entreprendre de sang-froid une pareille tâche et, jouissant de la confiance et des bienfaits de l'Empereur Alexandre, sut cacher avec un art inoui la vérité

et masquer le danger auquel il exposait l'Empire; qui, en affectant une âme pénétrée de sentiments religieux, ne craignait ni les reproches de sa conscience, ni le mécontentement de son maître, ni les murmures de toute la nation,—un tel homme, dis-je, avait pris son parti depuis longtemps et se conduisait d'après un plan mûrement réfléchi.

«Mais, demandera-t-on, quels ont été ses véritables desseins, à quoi visait-il? Il faut avoir longtemps observé cet être calme et profondément dissimulé, semblant être de tous les avis pour ne suivre que le sien, possédant l'art de la parole et de la rédaction joint à des formes très agréables; il faut l'avoir vu former et réformer ses propres idées, pour avoir la clef de sa conduite et de son caractère. Son âme et son orgueil ne sont pas d'un genre ordinaire, un tel caractère ne se nourrit pas des choses, qui peuvent satisfaire le vulgaire des hommes; il parcourt le ciel et la terre pour fixer le regard sur ce qui peut le contenter ou du moins le servir. La religion pour lui n'est qu'un hommage qu'il rend à son orgueil. Il sait dompter les petites passions, parcequ'il se livre à la plus violente de toutes, à l'orgueil et au mépris des hommes. Les motifs que la morale vulgaire lui refusait, il sut, comme Cromwell, les trouver dans une disposition particulière de son âme, dans ce haut degré d'hypocrisie qui se fait illusion à soi même. Il se crut tellement rapproché des êtres supérieurs, tellement initié dans les hauts desseins d'une providence que son égoisme avait créé, qu'il ne doutait pas de pouvoir atteindre à tout, être destiné à des évènements plus particuliers que le reste des hommes.

«Il avait oublié une chose, c'est que la providence qui permet le mal jusqu'à un certain point, ne voulut pas permettre qu'il en imposât d'avantage au Souverain, dont il ne fut pas digne, et à ses contemporains qu'il indignait à mesure qu'ils surent le juger».

## $\mathbf{V}_{\mathbf{i}}$

Будущій историкъ напрасно сталь бы искать, въ оффиціальныхъ актахъ той эпохи, указа, которымъ Сперанскій, при высылкѣ изъ Петербурга, быль отрѣшенъ или уволенъ отъ своихъ обязанностей, или вовсе отъ службы. Тогда какъ газеты того времени публиковали объ отставкѣ каждаго мелкаго чиновника, о Сперанскомъ онѣ сохранили глубокое молчаніе, самое же увольненіе его отъ разныхъ должностей устроилось одними распоряженіями косвенными, частію и безъ всякаго особаго распоряженія. Передадимъ здѣсь какъ все это сдѣлалось.

Въ понедъльникъ 18 марта, члены государственнаго совъта съъхались въ засъдание въ установленный часъ; но ни Императора, ни государственнаго секретаря еще пе было. Князь Голицынъ (вспомнимъ, что онъ еще не видълъ Государя, наканунъ приказавшаго ему явиться къ себъ посль Совъта) подощель къ Балашову и спросиль его шепотомъ, справедливъ ли разнесшійся по городу слухъ, будто бы Сперанскаго куда-то услали? «Да-отвъчаль Балашевъ-я его сегодня ночью отправиль?» Дмитріевъ, также ничего не знавшій объ этомъ и сидівшій въ совіть черезъ стуль отъ Балашова, обратился къ последнему съ вопросомъ объ одномъ его чиновникъ: «Александръ Дмитріевичъ, гдъ у васъ Ельчаниновъ?»—Тотъ отвъчалъ, и потомъ спросиль его: «Иванъ Ивановичъ! а гдъ у васъ Михайло Михайловичъ?»---«Какой Михайло Михайловичъ?»—«Сперанскій!»—«Я думаю, онъ сейчасъ будетъ сюда». — «Нѣтъ, не будетъ, отвъчаль Палашовь; онь уже далеко отсюда (\*)!» Спустя ив-

--

<sup>(\*)</sup> О вопросъ Дмитріева и объ отвътъ ему Балашова сообщаетъ М. А. Дмитріевъ въ своихъ «Мелочахъ изъ запаса моей памяти» (Москв. 1854 г., Т. II, отд. 1, стр. 110).

сколько минутъ позвали къ Государю старшаго изъ совътскихъ статсъ-секретарей, Оленина. Возвратясь въ совътъ, онъ объявилъ, что Государь и государственный секретарь не будутъ и что дъла велъно докладывать, безъ нихъ, ему, Оленину. Уже только въ апрълъ послъдовали два указа, которыми повелъвалось: однимъ (3 числа) Оленину, «какъ старшему, править должность государственнаго секретаря, впредь до дальпъйшаго приказанія», а другимъ (9 числа) государственнымъ секретаремъ «на мъсто Сперанскаго» быть вище-адмиралу Шишкову (\*).

Въ коммиссіи составленія законовъ дѣло произошло слѣдующимъ образомъ: 13 апрѣля, слѣдственно уже черезъ нѣсколько дней по отъѣздѣ Государя къ армін, князь Лопухниъ, «прибывъ въ коммиссію, объявиль что, по предсѣдательству его во всѣхъ департаментахъ государственнаго совѣта, въ томъ числѣ и въ департаментѣ законовъ, Его Императорское Величество за благо призналъ ввѣрить ему управленіе коммиссіи законовъ, съ тѣмъ, чтобы онъ вошелъ въ разсмотрѣніе всѣхъ обстоятельствъ, изъясненныхъ въ поданной ему запискѣ отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Розенкамифа (\*\*) и чтобы коммиссіи дано было надлежащее движеніе въ производствѣ ея дѣлъ». Вслѣдствіе того Лопухинъ поручилъ наблюденіе за пропзводствомъ этихъ дѣлъ и за занятіями чиновниковъ то-

<sup>(\*)</sup> Шпшковъ назначенъ былъ въ это званіе единственно для составленія государственныхъ актовъ и сопутствовалъ Государю въ армію, а потомъ и въ послѣдующія его поѣздки; должность же государственнаго секретаря по совѣту, съ тѣхъ поръ, до назначенія въ нее, въ 1827 году, другаго лица (Марченко), лежала всегда псключительно на Оленинѣ.

<sup>(\*\*)</sup> Эта записка (ие та, которая выше приведена нами вполив) содержала въ себв подробное обозрвије двиствий коммиссии отъ, начала ел учреждения и самую ожесточенную критику всвух распоряжений и мвръ Сперанскаго съ того времени какъ она была ввврена его управленю.

му же Розенкампфу, какъ старшему изъ начальниковъ отделеній, съ темъ, чтобы въ случае пужды во взаимныхъ соображеніях выли приглашаемы ппрочіе начальники отділеній, а представленія коммиссій къ нему, Лопухину, вносились за подписаніемъ, сверхъ Розенкамифа, еще помощника статсъ-секретаря по департаменту законовъ Тургенева (Александра). Нъсколько позже (11 мая) Лопухинъ донесъ Государю, что какъ всѣ изготовляемыя чиновниками бумаги поступали прежде къ директору коммиссін (т. е. Сперанскому), «котораго уже нѣтъ», то, для сохраненія единообразія въ діблопроизводстві, онъ учредиль изъ Розенкампфа, Дружинина и Тургенева особый совътъ, приказавъ сюда представлять начальникамъ отдъленій всѣ ихъ проекты, для внесенія въчерезъ него, Лопухина. совътъ же-прибавляль онь-многія бумаги въ коммиссін былп изготовлены и представлены бывшему директору ея, тайному совътнику Сперанскому, безъ коихъ ныиъ, по нъкоторымъ статьямъ, или весьма затруднительно, или вовсе певозможно продолжать работы, дабы сохранить общую связь и порядокъ: то я осмѣливаюсь всеподданиъйше представить о семъ и испрашивать: не благоугодно ли повелъть тому, у кого оныя хранятся, возвратить ихъ въ коммиссію законовъ». Государь отв'ячаль на это (изъ Шущина 16 мая), что всв сдвланныя Лопухинымъ распоряжепія находить весьма основательными и что Молчанову вельно «изъ бумагъ, хранящихся въ кабинеть тайнаго совътника Сперанскаго», выдать нужныя для коммиссін. Всабдствіе того онъ и были приняты Тургеневымъ. Но кажется что дальнёйшія дёйствія коммиссін законовъ въ данномъ ей новомъ направленіп не совсьмъ соотвътствовали ожиданіямъ Государя. По країней мъръ въ конфидецціальной перепискѣ графа Армфельда, находившагося тогда при Государѣ въ армін, съ Розенкампфомъ, мы встрѣчаемъ слѣдующее мѣсто въ письмѣ перваго (пзъ Альковки, отъ 6 іюля 1812): «on a écrit à l'Empereur que le plan est de ne faire rien faire à la Commission des lois, et qu'on brillait aujourd'hui avec de grands mots, comme dans le temps de Spéransky avec de brillantes rédactions, sans autre but que d'amuser le public et de tromper l'Empereur etc.» (\*).

По Абовскому университету канцлерскій секретарь Гартманъ 10 апрѣля увѣдомилъ университетскую консисторію, что «какъ государственнымъ секретаремъ назначенъ Шишковъ, то Его Величество находитъ, что Сперанскій уже не можетъ быть и канцлеромъ университета; почему консисторіи слѣдуетъ приступить къ выбору новаго лица въ эту должностъ (\*\*\*)».

Наконецъ по министерству юстицін, въ которомъ Спе-

<sup>(\*)</sup> Графъ Армфельдъ уже не впервые передавалъ здъсь Розенкампоч пеудовольствіе Государя. Въ предъидущей части мы упомянули о финансовомъ планъ, придуманномъ, въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, Розенкампомъ, по не сказали что, вмъсто повельнной въ этомъ дълъ глубокой тайны, последній имель неосторожность, или тщеславіе, сообщить свои мысли постороннему лицу, которое, не разубля ихт, передало свои сомивнія принцу Георгію Ольденбургскому, а принць сильно возсталь противъ всего проекта. Воть что, по этому случаю, писаль Армфельдъ Розенкампфу (отъ 16 іюля изъ Вильны): «L' Empereur m'a dit que vous avez confié vos plans à un professeur Buhle, honnête homme, mais qui ne devait pas être dans le secret; que celui-là, n'ayant pas gouté vos idées, en avait parlé au Prince; que delà tout ce commérage; que l'Empereur ne vous en voulait cependant pas pour cette petite indiscrétion (effet, peut-être, de l'amour-propre d'auteur), mais qu'il vous priait de ne vous confier dorénavant qu'à des gens qui doivent être dans le secret. Voilà, cher ami, que je vous ai lavé la tête par ordre suprême, en répétant du reste que Sa Majesté ne vous en veut aucunément, car il connait et estime le professeur en question, qui n'est en rien, à ce qu'il m'a dit, dans le genre de Spéransky».

<sup>(\*\*)</sup> Вслёдствіе того канцлеромъ быль выбранъ графъ Армфельдъ.

ранскій посиль званіе товарища министра, и по главному правленію училищь, гдё онь быль членомь, не послёдовало о немь вовсе никакихь распоряженій: онь изчезь изъ нихъ, такъ сказать, безъ вёсти.

Между тыть съ исходомъ 1812 года наступиль срокъ къ изготовлению списка высшимъ гражданскимъ чинамъ, печатавшагося въ то время ежегодно отъ герольдін. Это возбудило со стороны герольдмейстера Грушецкаго вопросъ: показывать ли въ спискъ на 1813 годъ Сперанскаго «такъ какъ онъ дотолъ занималь такія-то (вышепсчисленныя) должности и хотя нынъ при нихъ не находится, но чтобъ былъ отъ нихъ уволенъ, на сіе не дано сенату именнаго высочайшаго повельнія». Мипистръ юстиціи Дмитріевъ внесъ этотъ щекотливый вопросъ въ комитетъ министровъ, который въ то время, за отсутствіемъ Государя, дъйствовалъ съ особыми уполномочіями. Резолюція въ комитеть состоялась самая короткая: «Сперанскаго въ изготовляемый списокъ не вносить, поелику онъ ни при должностяхъ не находится; ни при герольдій не состоитъ».

Такимъ образомъ надъ политическимъ бытіемъ Сперапскаго положенъ былъ последній камень.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ.

Сперанскій въ Нижнемъ-Новгородъ.

### I.

Богатый Нижегородскій пом'єщикъ, влад'єлецъ изв'єстнаго села Лыскова, камергеръ киязь Егоръ Александровичъ Грузинскій находился, по родству и связямь, въ близкихъ отношеніяхъ со вежми знаменитостями того времени. Ему какъ-то удалось свести также короткое знакомство и съ удалявшимся отъ всёхъ Сперанскимъ, который свободно допускалъ его къ себъ, любилъ разсуждать съ нимъ о государственныхъ дёлахъ и не рёдко сообщалъ ему даже разные свои проекты па предварительное соображение. Получивъ съ этою цёлью на просмотръ и проектъ новаго образованія сената, Грузинскій привезъ государственному секретарю свои замъчанія, въ которыхъ опровергаль новое образование, преимущественно со стороны излишняго, по его мивнію, распространенія власти сепата. «Прочитавъ мои замѣчанія—разсказывалъ князь одному человъку, записавшему для насъ его слова — со вниманіемъ и съ разстановкою, Михайло Михайловичъ обратился ко мив съ критическими сужденіями, называя мой умъ отсталымъ отъ въка и непосвященнымъ въ тайны управленія. Въ чертахъ его, всегда почти безстрастныхъ, пробивалась досада на мою догадливость и на резкость замѣчаній; я съ моей стороны предваряль его, что отъ этого д'яла да быть какой нибудь бъдъ. Мы разстались довольно холодно и это было последнее наше свидание въ Иетербургѣ, который я вскорѣ потомъ оставилъ. Пріѣхавъ, зимою 1811 года, въ Нижній-Новгородъ, гдф обязанности по званію губерискаго предводителя дворянства требовали моего присутствія, я часто получаль изъ Петербурга извъстія о тамошнихъ новостяхъ и всѣ письма удостовѣряли меня что въ положеніи дѣлъ пѣтъ никакой перемѣны. Разъ, въ копцѣ марта 1812 года, я зашель какъ-то, рапо утромъ, къ нашему губернатору Руновскому и, при входѣ въ его залу, остолбенѣлъ, едва вѣря своимъ глазамъ. У окна, прислонясь къ стеклу, стоялъ, въ глубокомъ раздумьи, и глядѣлъ па улицу, вѣроятпо пичего пе видя—Сперанскій! Онъ не слыхалъ какъ я вошелъ; я подошелъ ближе—точно, онъ! «Михайло Михайловичъ—закричалъ я въ крайнемъ изумленіи—какимъ образомъ ты здѣсь?»—« Ты напророчилъ—отвѣчалъ онъ отрывисто».

Это было 23 марта.

Инпулинскій скоро и исправно выполниль свое дёло. Выёхавь изь Петербурга въ почь съ 17-го на 18 марта, онъ, не смотря на трудности изчезавшаго, по времени года, зимняго пути, примчаль своего узника въ Инжній, 23-го числа, въ 8 часовъ утра. Частный приставъ не имёль, впрочемъ, при себъ никакой бумаги. Привезя Сперанскаго прямо къ губернатору, Андрею Максимовичу Руновскому, онъ объявиль ему изустно «что тайный совътникъ Спе«ранскій прислань въ Нижній, для пребыванія, а на ка«комъ основаніи имёть за нимъ надзоръ, дано будетъ вы«сочайшее повельніе, вслюдь за тюмь, черезъ эстафету». Сперанскій не противоръчиль. Губернаторъ долженъ быль повърить Шинулинскому на слово.....

Въ тотъ же день, т. е. 23-го марта, Сперанскій, съ отправившимся обратно Шипулинскимъ, написалъ Балашову: «Примите истинную благодарность мою за добраго товарища и спутника, коего вы мнѣ дали. Если бы къ тому нонятію, которое вы о немъ имѣете, могъ я что нибудь присовокупить, то осмѣлился бы рекомендовать его вамъ какъ чи-

новника отлично умиаго и усерднаго. Повергните меня къ стопамъ Государя Императора и примите на себя трудъ вручить инсьмо при семъ прилагаемое».

Въ чемъ состояло это письмо, намъ неизвъстно.

Повельніе, о которомъ сказалъ Шипулинскій, пришло въ Нижній только 26-го, уже черезъ три дня послѣ пріѣзда Сперанскаго (\*). Оно заключалось въ следующемъ предписаніп отъ министра полиціп губернатору: «Къ вашему превосходительству явится чиновникъ С.-Петербургской полицін, надворный совътникъ Шипулинскій, а съ нимъ вмъстъ, но высочайшему повельнію, прибудеть въ Нижній-Новгородъ и г. тайный совътникъ Сперанскій. Государь Императоръ, опредъляя Нижній-Новгородъ мъстомъ пребыванія тайнаго совътника Сперанскаго, высочайше повельть мнь изволиль поручить вашему превосходительству: 1) дабы вы имбли бдительное наблюдение, чтобы переписка г. Сперанскаго была доставляема сюда, для доклада Государю Императору; 2) чтобы доносили вы о всёхъ тёхъ лицахъ, съ копми онъ будетъ имъть тесную связь, знакомство или частое обращение; 3) доносить обо всемъ въ отношении къ настоящему положению его, что можетъ быть достойно примъчанія. Впрочемъ Государю Императору благоугодно, дабы тайному совътнику Сперанскому, во время пребыванія его въ Нижнемъ-Новгородъ, оказываема была всякая пристойность по его чину».

Руновскій въ сл'єдующій же день отв'єчаль министру, что у новопрі взжій ном'єщенть въ дом'є Шишковой, близъ Покровской церкви, на лучшей улиц'є въ город'є; что бдительное

<sup>(\*)</sup> Въроятно министръполиціи не представляль себъ, чтобы Шипулинскій такъ сталь гнать. Предписаніе было отправлено 19-го марта, по даже эстафстъ потребовалось болье времени на переъздъ нежели Шипулинскому съ Сперанскимъ.

за нимъ наблюденіе поручено имѣть полиціймейстеру и надеживищему частному приставу; что на другой день послѣ своего прівзда онъ быль у архіерея, а его посѣтили какъ ивкоторыя духовныя особы, такъ и гражданскіе чиновники; что, по его словамъ, онъ намѣревается купить себѣ, недалеко отъ города, деревню и завестись экппажемъ; наконецъ, что въ маѣ онъ ждетъ къ себѣ изъ Петербурга свое семейство.

Сперанскій съ своей стороны, тотчасъ по прибытіи въ Нижній, написаль Масальскому о разныхъ распоряженіяхъ по хозяйственнымъ своимъ дёламъ, оставленнымъ, въ минуту внезаинаго удаленія, безъ всякаго устройства. Письмо это заключалось извиненіями въ причиняемыхъ имъ хлопотахъ: «я-прибавляль онъ-всегда друзьямъ моимъ быль болье въ тягость нежели въ пользу и всегда, однако же, вършть въ ихъ дружбу». Въ первые же дип своего пребыванія въ Нижнемъ, Сперанскій отправиль еще два письма: одно къ тещъ, которую онъ старался успокопть, представляя свое настоящее и будущее въ свътлыхъ краскахъ; другое-въ Черкутино, къ зятю Михайлу Оедоровичу Третьякову, которому заточенный даваль видь будто бы новое его мъстопребывание было самимъ имъ избрано. Вотъ переводъ перваго изъ этихъ писемъ (отъ 27 марта), писаннаго на Французскомъ языкъ: «Я уже совершенно устроился въ Нижнемъ и, вполнъ успокоясь касательно моей будущности, мечтаю лишь о той минуть, которая должна снова насъ соединить. Домикъ, въ которомъ я поселился, очень хорошенькій и спокойный и не сомиваюсь, любезная матушка, что онъ вамъ понравится; при домъ садъ, особнякомъ отъ всякаго другаго жилья, такъ что вамъ можно будетъ прогуливаться въ немъ, нисколько не стёсняясь. Предполагаю, что вы выбдете ко миб пе прежде пачала мая, когда ръки уже войдуть въ берега, слъдственно свя-

тую неделю проведете еще въ Петербургъ. Запрещаю моей доброй п милой Лизъ (его дочери) омрачать этотъ праздникъ малъйшею печалью и прошу ее провести его съ своими подругами какъ можно веселье. Съ нетерпъніемъ ожидаю вашихъ писемъ: если что нибудь можетъ меня тревожить, то развѣ только неизвѣстность о вашей судьбѣ». Въ Черкутино онъ писалъ (отъ 12 апръля): «До васъ върно достигли уже слухи о путешествій моемъ въ Нижній, гді ныні имію я пребываніе. Прошу вась не вірить нельпостямь, кои на счеть мой будуть, въроятно, разсъваемы; пребывание мое здёсь есть временное и я вёрную им во надежду возвратиться, а если бъ и не возвратился. то бъда не велика. Прошу утъшать матушку, а если что вамъ нужно, то меня увъдомить. Если бы кто изъ родственниковъ монхъ вздумалъ меня здёсь навёстить, то прошу ихъ отъ сего отвращать: ибо во 1-хъ я не знаю сколько здѣсь пробуду, а можетъ быть отправлюсь въ Казань, для свиданія съ братомъ (\*), во 2-хъ же, мив здёсь принимать никого неприлнчно»:

Но письмо къ г-жѣ Стивенсъ уже не застало ел въ Петербургѣ. Изъявленное Сперанскимъ при его отъѣздѣ желаніе, чтобы дочь, вмѣстѣ съ ел бабкою, пріѣхали къ нему, было, кажется, и точною волею Императора Александра. 18-го марта Балашовъ явился къ нимъ съ приглашеніемъ отправиться въ Нижній и съ предложеніемъ, отъ имени Государя, всякаго нужнаго пособія на поѣздку. Отказавшись отъ нослѣдняго и принявъ только придворную карету, г-жа Стивенсъ съ внучкою, сыномъ и Анютою (\*\*) выѣхали изъ

<sup>(\*)</sup> Братъ его Косьма Михайловичь быль, въ это время, въ Казани губерискимъ прокуроромъ.

<sup>(\*\*)</sup> Напомнимъ читателямъ что эта Анюта была сиротка, оставшаяся послъ Маріанны Злобиной:

Петербурга 23-го марта, следственно въ самый день прибытія Сперанскаго въ Нижній. Перевздъ ихъ быль чрезвычайно тягостенъ, не только отъ дурнаго состоянія дорогъ въ самую распутицу, но и по тёмъ упичиженіямъ, которыя опё вездъ териъли. На каждой почти станціи, лишь только узнавали изъ подорожной, что ъдетъ семья Сперанскаго, осыпали его самою жестокою бранью и бъдпая дъвочка должна была затапвать свою глубокую скорбь въ самой себѣ, потому что г-жа Стивенсъ, вибсто утбшенія внучки, только проклинала тотъ часъ, въ который согласилась выдать дочь за человъка, обреченнаго теперь на изгнаніе. Горько жалуясь на свою судьбу, она, во всёхъ разговорахъ, ясно давала разумёть, что такого народнаго ожесточенія не можеть же быть безъ важной и дъйствительно существующей вины, другими словами-что и она разделяеть общее подозрение въ взводимыхъ на ея зятя преступленіяхъ. Это бъдственное страндвухъ педбль п наши путествованіе длилось бол'є прибыли на мѣсто только 9-го апрёля. шественнипы «Трепеща отъ нетеривнія и душевнаго волнепія, -- разсказываетъ дочь-я не могла дождаться нашего прівзда, и когда минута свиданія наступила, то бросилась въ компату какъ безумпая и повисла на шев у батюшки, думая пайти и его въ горькомъ отчанийи. И что же? Онъ быль точно также спокоень, весель, свътель, какъ наканунь нашей разлуки въ Петербургь, когда никто изъ насъ и не подозрѣвалъ готовившагося несчастія. По его виду казалось, что это заточеніе-только прогулка, простая перемъна жительства по собственной воль. Съ обыкновеннымъ обаяніемъ своего ума и прекрасной души, изгначникъ, опальный, уже успёль, въ такое короткое время, совершенно привлечь и покорить себъ хозяевъ того дома, въ которомъ жилъ».... На другой же депь, безъ сомивнія вследствіе въстей, сообщейныхъ новопріъзжими, Сперанскій написаль

Масальскому: «Мий сказывали, что вы безмирно печалитесь. Разви вы не вирите Провидиню? Сколько разъ я твердиль вамь, что вира состоить не вы словахь, а вы дили вамь, что вира состоить не вы словахь, а вы дили! Вамы сказали вздорь, что ко мий п писать уже не можно. Не вирыте симь глупостямь. Впрочемы дили отношения мон съ вами, такъ какъ п со всими, суть таковы, что мы можемы переписываться даже и черезъ газеты; дружба же моя никого не постыдить. Всимы друзьямы монимы поклонитесь и скажите, что никогда не бываль я ни такъ здоровъ, ни столько спокоенъ».

# II.

Сперанскій, разумѣется, зналъ или догадывался, что всѣ его инсьма будутъ вскрываемы, съ чѣмъ и соображалъ ихъ содержаніе. Инсьмо къ тещѣ и первое къ Масальскому пришли въ Петербургъ еще до отправленія Государя въ армію. За выѣздомъ уже г-жи Стивенсъ, Балашовъ вручилъ оба Масальскому, распечатанными, съ объявленіемъ что ихъ прочелъ Государь и что если и онъ, Масальскій, намѣренъ писать Сперанскому, то письма свои доставлялъ бы ему Балашову, а если его уже не будетъ болѣе въ Петербургѣ (онъ долженъ былъ ѣхать съ Государемъ), то вступающему въ должность министра полиціи, на время его отсутствія, Сергію Козьмичу Вязмитинову. «Но чтобъ въ письмахъ не было пичего лишияго»—прибавилъ Балашовъ. Масальскій отвѣчалъ, что ему не о чемъ и писать, кромѣ какъ о домашнихъ дѣлахъ.

Въ то же время, т. е. также еще прежде отъёзда въ армію, Балашовъ далъ знать Нижегородскому губернатору (отъ 3-го апрёля) о волё Государя, чтобы всё письма, какія Сперанскій будетъ писать или откуда либо получать, были препровождаемы непосредственно къ нему Балашову

«для доклада Его Величеству и тогда, когда бы Государь Императорь и въ отлучкѣ изъ С.-Петербурга изволилъ находиться». Потомъ (отъ 12-го апрѣля) онъ предписалъ наблюдать точно также за перепискою пе только окружающихъ Сперанскаго, но и тѣхъ лицъ, «коихъ связь или знакомство съ нимъ можетъ обращать на нихъ подозрѣніе въ томъ, что они употребляются средствомъ какъ къ передачѣ ему, такъ и къ пересылкѣ его писемъ подъ постороними адресами». Съ этою цѣлью губернатору поручалось обратить особенное вниманіе па поступки и дѣйствія Нижегородскаго купца Костромина, который «но дошедшимъ свѣдѣніямъ, едва ли пе будетъ употребленъ въ посредничество по перепискѣ».

Слова: «по дошедшимъ свъдъніямъ» давали знать что въ Нижнемъ находились и друге соглядатан, не только не завиствине отъ губерискаго начальства, но и совстыть ему неизвестные: такой намекъ долженъ былъ еще более усугубить бдительность и осторожность мъстныхъ властей, можеть статься вопреки тайнымь желаніямь губернатора Руповскаго, котораго всф, помнящіе его, изображають человъкомъ весьма благороднымъ и добросердечнымъ. Предписаніе отъ 12-го апрыля впрочемъ не застало его въ Нижнемъ. Онъвъ это время объезжаль губернію и должность его правиль вице-губериаторъ Крюковъ. Бумага была послана всявдь за губернаторомь, который, въ частномъ письмв къ Крюкову, давъ ему паставленіе, въ какомъ смыслѣ отвъчать на предписание министра, выразился, въ концъ, слѣдующимъ образомъ: «моя объ извистной особи переписка послужитъ вамъ руководствомъ въ семъ критическомъ дѣлѣ, и отъ сохраненія его въ непроницаемой тайпъ собственная ваша репутація зависить. Теперь вы можете догадаться для чего я, при отъбэдь, никого у себя пе принималь и ни съ вами, ни съ прочими друзьями монми,

не простился. Сколь мив сіе ни горестно, по благоразуміе требовало такъ поступить, дабы избъгнуть требованнаго имъ, пеоднократно, моего съ нимъ свиданья».

На предписание 12-го апръля, Крюковъ отвъчалъ Балашову (16 мая), что хотя «въ отношеніи къ настоящему положенію тайнаго сов'ятника Сперанскаго не видно ничего достойнаго прим'вчанія»; однако, какъ зам'вчено что бывшій до того въ Нижиемъ главнымъ коммиссіонеромъ по солянымъ дъламъ Злобина купецъ Самочерновъ пе ръдко бываетъ у него, Сперапскаго: то обращено было внимание на отправляемую съ почтою переписку этого купца; но въ ней ничего подозрительнаго не оказалось. Что же касается упоминаемаго, въ предписанін министра, Костромина, то онъ, въ кругу Нижегородскихъ гражданъ «есть, можно сказать, отличивиній, какъ по образу жизни, такъ и по скромному его поведенію, а не меньше того и по значительному капиталу, и, кажется, съ въроятностію можно заключить, что онъ не приметъ на себя посредства по перепискъ съ г. Сперанскимъ и не войдетъ съ нимъ въ тъсную связь зпакомctba».

За тымь, въ другихъ донесеніяхъ отъ губернскаго пачальства министру полицін, прежде и послы сейчасъ нами приведеннаго, изъясиялось:

Ото 4 априля, что «Сперанскій, кром'в прогулокъ по городу, не зам'вченъ ин въ т'всной связи знакомства, ни въ частомъ съ к'вмъ либо обращении».

Ото 11 априля, что «7-го числа пріёхаль, изъ Пензенской губерній, отставной сенатскій оберь-прокуроръ Стольшинъ (изв'єстный намъ Аркадій Алекс'євичь), остановился въ домів содержателя питейныхъ сборовъ, отставнаго полковника Мартынова, и пробудеть въ Нижпемъ до посл'єднихъ чисель апр'єля, для полученія сл'єдующихъ съ Мартынова за поставку вина 60.000 рубл. Онъ им'єсть ежедневное сви-

даніе съ Сперанскимъ и, по видимому, короткое съ нимъ обращеніе».

Ото 18 априля: «не смѣю скрыть отъ вашего высокопревосходительства дошедшаго до меня свѣдѣнія, что г. тайный совѣтникъ Сперанскій, въ откровенномъ разговорѣ съ здѣшнимъ губерискимъ предводителемъ дворянства, дѣйствительнымъ камергеромъ княземъ Грузинскимъ, о случившемся съ пимъ происшествін, сказалъ, что вы, милостивый государь (т. е. Балашовъ), упредили сіе происшествіе двумя недѣлями, а то бы послѣдовало токе съ вами, что съ нимъ случилось (\*)».

Ото 25 мая что «на дняхъ прівхаль изъ Вольска управляющій двлами коллежскаго сов'єтника Злобина, купеческій сынъ Алексвій Кабановъ, какъ кажется, единственно для Сперанскаго, у котораго былъ и которому, должно думать, и письмо привезъ. Зам'єчено что Сперанскій, съ ибкотораго времени, вым'єтниваетъ у торговцовъ, черезъ людей своихъ, въ значительномъ количеств'є золотую и серебряную монету (\*\*)».

От 6 іюня, что «27-го мая опять прівхаль Столыпинь и опять остановился въ домів Мартынова, который 28-го выб-халь съ семействомъ въ Москву. Онъ располагаетъ пробыть въ Нижиемъ педвли три и каждый день проводитъ время съ Сперанскимъ, следственно и короткое имбетъ съ нимъ обращеніе. Оба неразлучно другь отъ друга прогуливаются по городу, что замівчено и на бывающемъ, на Печерскомъ полів, трехдневномъ Вознесенскомъ гуляный, гдів они боліве уклонялись между простымъ народомъ, сте-

<sup>(\*)</sup> Были показанія и о томь, будто бы Сперанскій сказаль разь у архіерея, что если бы Балашовь не ускориль двумя часами, то быль бы на его мъстъ.

<sup>(\*\*)</sup> Объяснение этого помъщено пами пиже, въ третьемъ отдълв настояшей главы.

кающимся тутъ во множествъ. Равномърно замъчено что г. Сперанскій скрытнымъ образомъ бываетъ въ трактирахъ и питейныхъ домахъ, гдъ всегда есть стеченіе простолюдимовъ и людей, слабыхъ въ воздержной жизни».

Ото 43 іюня, что «связь Сперанскаго съ Столынинымъ все еще неразрывна; но о перепискъ ихъ съ къмъ либо чрезъ постороннее посредство нътъ никакого открытія. Они продолжаютъ обыкновенныя свои прогулки, и болъе въ саду своемъ по проспекту, гдъ, подъ тънію деревъ, поставлены столикъ и три стула для посътителей».

Въ это же время Нижегородскимъ вице-губернаторомъ получено было, изъ Москвы (отъ 3-го іюня), слѣдующее собственноручное письмо главнокомандующаго графа Растопчина:

«За отсутствіемъ г. губернатора, я препровождаю къ вамъ извѣщеніе, по коему вы соблаговолите принять нужныя мѣры, единственно къ предосторожности. При началѣ вновь военныхъ дѣйствій съ Французами, злоба здѣшней черни опять обратилась на бывшаго государственнаго секретаря г. Сперанскаго, и по нѣкоторымъ извѣстіямъ пропесся слухъ, что будто бы нѣкоторые изъ тѣхъ, которые ѣдутъ на Макарьевскую ярмарку, намѣрены убить Сперанскаго».

Извѣщеніе это осталось, однако жъ, безъ всякихъ дальнѣйшихъ послѣдствій. Но на вышеприведенное донесеніе вице-губернатора о томъ, что Сперанскій ходить по трактирамъ и питейнымъ домамъ, Балашовъ (26-го іюля) отвѣчалъ: «Государь Императоръ, по выслушаніи донесенія вашего, высочайте повелѣть миѣ соизволилъ поручить вамъ и дальиѣйтее преслѣдованіе всѣхъ поступковъ и движеній г. Сперанскаго, стараясь сколько возможно проникнуть причину или предметъ таковаго его уклоненія между простолюдимовъ и чернаго народа, и о томъ, что удосто-

върштельно свъдаете, безъ промедленія времени увъдомить меня, для доклада Его Величеству (\*)».

Накопець 22-го августа Крюковъ донесъ Балашову: «6-го числа настоящаго мъсяца, въ день Преображенія Господня, когла я быль па Макарьевской ярмаркѣ, здѣшиій преосвященный, епископъ Монсей, по случаю храмоваго праздника въ каоедральномъ соборъ, даваль объденный столь, къ коему были приглашены и ифкоторые изъ губерискихъ чиновниковъ. Послъ объдни быль туть и г. тайный совътникъ Сперанскій, об'єдать однако жъ не оставался, но между закускою, занимаясь онъ съ преосвященнымъ обоюдными разговорами, кои доведя до нын вшинх военных двиствій, говориль о Наполеон в по усивхахь его предпріятій; къ чему г. Сперанскій дополниль, что въ прошедшія кампанін въ Немецкихъ областяхъ, при завоеванін ихъ, опъ, Наполеонъ, щадилъ духовенство, оказывалъ ему уваженіе и храмовъ не допускалъ до разграбленія, но еще, для сбереженія ихъ, приставляль карауль, что слышали бывшіе тамъ чиновники, отъ которыхъ о томъ на сихъ дняхъ я узналъ».

Мы увидимъ далѣе, какое рѣшительное вліяніе *именно этот* рапортъ долженъ былъ имѣть на дальнѣйшія судьбы Сперайскаго.

### III.

Отъ вышензложенныхъ оффиціальныхъ актовъ, которыхъ содержаніе мы почли необходимымъ выписать почти отъ слова до слова, перейдемъ къ свёдёніямъ, заключающимся въ другихъ нашихъ источникахъ.

<sup>(\*)</sup> И киязь Грузинскій утверждаеть, что Сперанскій точно посвиналь иногда народныя сборища, по, разумбется, пе съ какою пибудь преступною цёлью, а просто для наблюденія привычекь и обычаевь народныхъ и для пекотораго развлеченія при совершенномъ своемъ бездействін.

Въ началъ пребыванія Сперанскаго въ Нижнемъ, тамошніе жители оказывали ему пріязненное расположеніе и, отъ любопытства ли, или по действительному участію къ его судьбѣ, часто и во множествѣ къ нему являлись; но онъ мало кого принималь и постояние отказывался отъ всёхъ приглашеній. Все свое время—а его было такъ много въ сравненін съ прежнимъ-опъ дѣлилъ между чтеніемъ, большими прогулками, особенно верхомъ, и воспитаніемъ дочери, которое въ Кієвѣ и послѣ, въ Петербургѣ было очень запущено. Мъстоположение и окрестности Нижняго впрочемъ такъ поправились невольному его жителю, что онъ даже решился купить себ' тамъ домъ; выбравъ для этого находившійся въ одной изъ самыхъ отдаленныхъ тогда частей города домъ вдовы надворнаго совътника Скуридина, съ садомъ на луга, извъстные подъ названіемъ Панскіе Бугры, опъ даль за него задатокъ и перебхаль туда изъ пом'вщенія, отведеннаго ему губернаторомъ. Но это спокойствие продолжалось недолго. Въ концъ лъта, огромныя массы народа, гопимаго отовсюду страхомъ непріятеля, стеклись пскать убъжища въ Нижиемъ. Съ притокомъ иногородныхъ пришельцевъ размножились клеветы и наговоры на Сперанскаго. Каждый привозиль съ собою новыя въсти, новые вымыслы, такъ что добродушные жители Нижегородскіе, еще недавно исполненные привътливости къ изгланнику, вскоръ заразились принесепными къ нимъ подозрѣніями и стали его избъгать. Даже и жена Крюкова, Англичанка, очень сблизившаяся прежде съ г-жею Стпвенсъ, пришла откровенно извиниться, что не можеть болбе съ нею видеться. Къ этому послъднему времени пребыванія Сперанскаго въ Нижнемъ относится следующій о немъ разсказъ очевидца, а въ ибкоторомъ отношении и участника въ событіяхъ, упомянутаго уже нами, киязя Грузинскаго. «Всѣ говорить онъ-были тогда, болье или менье, увърены

въ измѣнѣ Сперанскаго Государю и отечеству; разсказывали даже за върное, какъ онъ передавалъ посланнику Наполеона, Коленкуру, тайны распоряженій нашихъ къ предстоявшей войнь. Но самь опъ уже только черезъ нъсколько времени сталь подозр'ввать такое противъ него ожесточеніе, а прежде безъ всякаго опасенія хаживаль на народныя гульбища и сборища. Для предохраненія отъ непріятныхъ случаевъ, а также для приказаннаго наблюденія и донесснія, губернаторъ распорядился, чтобъ за Сперанскимъ, на улиць, всегда сабдоваль, издалека, полицейскій офицерь, а между тъмъ самъ онъ, писколько не воображал что на него взводятся такія ужасныя преступленія, нимало не остерегался въ своихъ разговорахъ и произносилъ иногда такія вещи, которыя, бывъ сказаны, въроятно, безъ умысла, примѣнялись, однако, тотчасъ, къ политическимъ происшествіямъ. Посъщенія принималь онь ръдко, да всь боялись и сходиться съ нимъ; губернаторъ тоже никогда съ нимъ не видълся, тъмъ болъе не зваль его къ себъ, опасаясь доносовъ въ Петербургъ. Бывали у него часто одни лишь давніе его пріятели: Злобиць и Стольниць, на вздомь изъ Саратова и Пензы. Въ хорошую погоду, опи хаживали вмъсть по городу и окрестностямъ и, бывало, на возвышенномъ берегу ръки, долго останавливались, разговаривая и не страшась свидътелей, только издалека слъдившихъ за ихъ движеніями. Я однако жъ-прибавляетъ Грузинскійне пользовался уже прежнею откровенною дов'тренностію Сперанскаго: онъ какъ бы боялся передавать мий свои мысли, чувства и планы, хотя изъ вырывавшихся у него словъ замѣтно было, что опъ не теряетъ надежды возвратиться въ Петербургъ и къ Монарху. Ипогда онъ входилъ въ подробности о прежней жизни своей, о предметахъ, миъ уже пэвъстныхъ; по видимо избъгалъ касаться тъхъ правилъ, коими руководился когда власть была въ его рукахъ. Я,

впрочемъ, и видёлся съ нимъ довольно рёдко, потому что заботы объ устройствъ ополченія безпрерывно отвлекали меня изъ Нижняго въ другія мъста».

Замътимъ впрочемъ, — и это очень любопытно, — что какъ пи строгимъ и всеобъемлющимъ казался учрежденный падъ Сперанскимъ надзоръ; какъ пи бодрствовала надъ своею жертвою вражда; сколько ни усердствовало мъстное начальство въ угодливость высшему: ловкая дружба умъла преодолъть всё препопы. Покамъстъ министерство полиціи думало что ему извъстенъ каждый шагъ узника и тщательно слъдило за ввъряемою почтъ ръдкою и ничтожною его перепискою, онъ и друзья его нашли средства къ сообщеніямъ тайнымъ, хотя, разумъется, не предательскимъ, чего и въ мысли ихъ не было, но все же такимъ, которыя остались совершенно сокрытыми отъ правительства.

Масальскій, встревоженный настояніями Балашова о носылкѣ писемъ въ Нижній не иначе, какъ черезъ пачальство, а между тѣмъ желавшій дать своему «премилосердому отцу» подробный отчетъ о всемъ, что успѣлъ разузнать, сперва думалъ отправить въ Нижній, нарочнымъ, дядю своего, облагодѣтельствованнаго Сперанскимъ и искренно ему преданнаго, чиновника Попова (\*). «Но—писалъ онъ— Францъ Ивановичъ (Цейеръ) отъ того меня удержалъ, представя что таковая посылка, по нерозысканію еще вѣрныхъ причинъ вашего несчастія, будетъ болѣе вредна, нежели полезна, и онъ надѣется самъ скоро къ вамъ отправиться, поелику Сергѣй Козьмичъ (Вязмитиновъ) обнадежилъ отпустить его, коль скоро кабинетъ вашъ будетъ распечатанъ. Узнавъ о семъ и желая ускорить отъѣздъ отсюда

<sup>(\*)</sup> Коллежскій ассессоръ Петръ Петровичъ Поновъ, впослѣдствін, по вытьздѣ Сперанскаго въ Пензу, управляль Новгородскимъ его имѣніемъ Великопольемъ и умеръ, въ тридцатыхъ годахъ, уѣзднымъ стряпчимъ въ Петербургѣ.

Франца Ивановича, я счель нужнымь почасту являться къ Сергъю Козьмичу и просить его о распечатаніи кабинета вашего, представляя что мит нужны иткоторыя бумаги, къ домашнимъ ващимъ дъламъ принадлежащія и въ кабинеть вашемъ хранящіяся. Но, наконець, хотя я и успыль въ томъ и кабинетъ вашъ хотя и сдали мић 3-го мая, но Франца Ивановича по сихъ поръ не отпускаютъ (\*), подъ предлогомъ будто бы снова о немъ писано Государю». Вследствіе того Масальскій возвратился къ прежней мысли п въ концъ мая отправиль въ Нижній Попова, съ огромнымъ письмомъ, почти цълою кингою (\*\*), и 20.000 р. ассиги., полученными по остававшимся въ его рукахъ банковымъ билетамъ Сперанскаго. Письмо это онъ заключалъ такъ: «всепокорнъйше прошу дать мнъ наставленіе: въ отвътахъ на письма ваши (\*\*\*), не пужно ли мит приличнымъ образомъ выказать ваше состояніе, дабы Государь могъ его увильть? Министръ полиціи върно не представиль ему о томъ; и не прикажете ли помъстить въ тъхъ отвътахъ моихъ еще что нибудь, чрезъ что бы вы имѣли случай написать сюда то, что для васъ нужно. Я все то, премилосердый отецъ, исполню: сыновняя моя преданность не имъетъ предъловъ и я весь вашъ».

Въ другомъ письмѣ, отъ 12 іюня, посланномъ онять черезъ *вприаго человъка*, точнѣе не означеннаго, Масальскій, упоминая о мѣрахъ, принимаемыхъ къ сохраненію перениски ихъ въ тайнѣ, писалъ: «всѣ сіп осторожности мы должны имѣть по необходимости, послику интриги продолжают-

<sup>(\*)</sup> Опъ и впосабдствій не быль отпущень, до позволенія Сперанскому, въ 1814 г., жить въ своемь Новгородскомь имѣній.

<sup>(\*\*)</sup> Это письмо и есть то самое, изъ котораго мы въ предъидущей главъ и здъсь представили разныя выписки:

<sup>(\*\*\*)</sup> Т. е. въ отвътахъ, посылаемыхъ черезъ почту—слъдственно черезъ руки Балашова.

ся и насъ не только не рѣдко пугаютъ тѣмъ, что будто бы вы изъ Нижияго посланы въ Спбирь, но и сами мы окружены также шпіонами».

Должно думать что Поповъ, доставя письмо Масальскаго, не повхаль обратно въ Петербургъ, или повхаль пе скоро. По крайней мфрф отвътъ Сперанскаго былъ отправленъ не черезъ него, а черезъ прівхавшаго въ Нижній ивкоего Швылева, разорившагося Ярославскаго купца, который жиль въ Петербургъ на полномъ содержаніи Масальскаго и унотреблялся имъ для разныхъ посылокъ. Этотъ отвътъ (отъ 14-го августа) Сперанскій, по обыкновенной привычкѣ своей выражаться категорически, изложиль по пунктамъ. Но примъчательно что, отвъчая на всъ статьи письма Масальскаго, и путемъ самымъ върнымъ, не вынуждавшимъ никакихъ умолчаній, онъ не говорилъ ин слова въ оправданіе противъ разпесшихся въ Петербургской публикъ обвиненій, которыя корреспонденть его такъ подробно описываль. Считалъ ли Сперанскій эти обвиненія недостойными возрасчиталь ниже себя оправдываться передъ пли Масаліскимъ?

Вотъ любопытивищее изъ самого письма, съ сохранениемъ его подраздвлении:

1) О перепискть. «Я не вижу никакой падобности переписываться по почтъ. Что бы мы ин написали, ничему не повърять. Къ чему же намъ тъшить нашихъ непріятелей? Путь теперь проложенъ. Лучше чрезъ него сноситься. Выказывать мое состояніе не худо; но къ сему довольно словесныхъ, гдъ нужно, изъясненій. Говоря о семъ съ графомъ Кочубеемъ, вы забыли что денегъ въ долгъ не отдаютъ безъ векселей, или закладныхъ (\*). Гдъ же

<sup>(\*)</sup> Это относится, къ описанному, въ первой половинъ письма Масальскаго, разговору его съ Кочубеемъ, который мы привели въ предъидущей главъ.

они? Пусть найдуть ихъ въ бумагахъ. Я дарю все находчикамъ».

- 2) О денежных дълахъ. «Слъдуя моей системъ, я сбылъ здъсь съ рукъ мои банковые билеты. Осталось 10.000 р. съ процентами, кои съ симъ къ вамъ посылаю, прося какъ можно скоръе ихъ размънять, достать червонцевъ, хотя бы то было и въ 13 р. 50 к., и запечатавъ, доставить миъ съ вручителемъ сего, г. Швылевымъ, который объщался скоро сюда возвратиться. Сіе тъмъ болъе нужно, что съ нимъ я буду ожидать отъ всъхъ пріятелей моихъ писемъ, а потому и прошу васъ объ отъ вздъ его кому слъдуетъ сказать. Дъло состоитъ въ томъ, чтобъ червонцы сколь можно скорье лежали у моей Елисаветы въ изголовыи. Всъ сіи попеченія я для нея дълаю, готовясь самъ на всъ происшествія (\*). Цейсру, если ему попадобится, давайте на мой счетъ сколько ему нужно (\*\*)».
  - 3) О деревит-(мелкія домашнія распоряженія).
- 4) «Пельзя ли выправиться, въ какомъ положеніи мое жалованье? (\*\*\*) Не ужели за сіе пов'єсять? Вы знакомы

<sup>(\*)</sup> Вотъ объяснение замъченнаго Пижегородскимъ начальствомъ обстоятельства, что Сперанскій много вымъниваетъ золота и серебра. Близость театра войны и сомпительный ходъ военныхъ дъйствій внушали ему очень естественныя опасенія на счетъ пънности ассигнацій.

<sup>(\*\*)</sup> Въ этомъ пособін Цейеръ уже тогда не нуждался. Живя на полномъ содержанів Сперанскаго, онъ, по высылкѣ своего патропа, остался, правда, почти безъ куска хлѣба; по Императоръ Александръ, которому извѣстны были и его лицо и отношенія, при встрѣчѣ съ нимъ, вскорѣ потомъ, на улицѣ, спросилъ: «de quoi existez-vous donc maintenant?», и получивъ отвѣтъ: «mais presque d'air, Sire!», велѣлъ тотчасъ выдать ему 6.000 рублей. Сперанскому о томъ еще пе было извѣстно.

<sup>(\*\*\*)</sup> До паденія своего Сперанскій, сверхъ 2.000 р. пенсін, пожалованной ему въ 1801 г., получаль содержанія по званіямь: государственнаго секретаря 12.000 р., директора коммиссін законовъ 6.000 р., статсь-секретаря Финляндскихъ дълъ 4.000 р. и товарища министра юстицін 6.000 р.

съ Лубьяновичемъ (начальникъ экспедиціи о государственныхъ доходахъ и расходахъ, что теперь департаментъ государственнаго казначейства) и даже канцелярскій чиновникъ можетъ знать, ассигнуются ли мит деньги и не было ли особеннаго указа все остаповить. Мит даже и неприлично не требовать жалованья, а если паче чаянія оно есть, или по крайней мтр не запрещено выдать то, что по 17-е марта (день увоза изъ Петербурга) причитается, тогда я напишу, по почтт, министру финансовъ, чтобъ ассигновали мит сін деньги въ здтиней казенной цалатт.

5) О книгахъ. «Я не вижу никакой надобности ихъ складывать или пересылать. Здёсь ихъ у меня довольно».

«Не думайте—заключалъ Сперанскій свое письмо—чтобъ меня здѣсь пельзя было видѣть съ совершенною безопасностію. Слава Богу, на святой Русп вездѣ какъ до́ма.....»

Въ послѣднемъ Сперанскій горько ошибался, или самъ себя обманываль.

Извъстно, какая, въ тяжкую годину 1812 года, господствовала у насъ, во всъхъ умахъ, лютая, фанатическая ненависть къ Французамъ, и не только къ нимъ самимъ, но и ко всему что было или казалось въ некоторомъ съ ними соотношенін. Это чувство, доходившее, особенно въ простомъ народъ, до изступленія и свиръпости, кипъло не въ одномъ томъ крав, куда уже зашелъ непріятель, но п во всъхъ сосъдственныхъ, даже и въ болъе отдаленныхъ мъстностяхъ. Оно проникло и въ Черкутино, а съ нимъ вмёсть донеслась туда общая молва о мнимомъ предательствъ и измънъ Сперанскаго, молва, которая, на его родиив, пашла почти такую же ввру какъ вездв. Изступленные крестьяне заговорили о томъ чтобъ разбросать домъ его зятя. Въ первомъ испугъ, Третьяковъ хотъль было бъжать; но сперва написаль о своемъ намбреніи въ Нижній, скрывъ, впрочемъ, истиниую причину и выставя только страхъ свой

передъ нашествіемъ Французовъ. «Письмо ваше, любезный мой Михайло Оедоровичъ-поспѣшиль отвѣчать Сперапскій-весьма меня опечалило. Я не знаю, какъ и изъяснить намърение ваше оставить село. Куда бхать и гдф сокрыться? Вездв таже самая судьба постигнуть васъ можетъ. Впрочемъ, будьте увърены, что страхи ваши основаны на самыхъ пустыхъ и неосновательныхъ слухахъ. За чёмъ непріятелю бродить по селеніямъ и даже зайти въ Черкутино, которое столь далеко стоить отъ большой дороги? Да ежели бы онь и пришель, неужели вы думаете, что тамъ будетъ для васъ опаснъе, пежели во всякомъ другомъ мъстъ? Священникъ, а особливо протопопъ, нигдъ не можетъ быть безопасите, какъ при своей церкви и при своемъ словесномъ стадъ. Не слушайте бабыхъ басень, будто на духовный чинь нападають—совсемь нёть (\*). Какой стыдъ бъжать отъ пустаго страху и какъ вамъ послъ къ своимъ прихожанамъ показаться! Не скажутъ ли они вамъ: вотъ пастырь, который отъ пустаго страху бросиль свое стадо. И сверхъ сего, куда бъжать? Я бы душевно быль радъ принять вась здёсь; но здёсь опаснёе, нежели гдё нибудь, и, сверхъ того, такъ все набито, что не только угла для житья, но и шалаша найти нельзя. Въ Володимірѣ (sic) еще хуже. Умоляю васъ и матушку остаться дома и не постыдить себя и меня. Я отв'ьчаю вамъ за все убытки, если бъ вы ихъ и потерпъли. Между тъмъ, на нужду, посылаю 200 р.; только ради Бога останьтесь. Боле послать теперь не могу: ибо и самъ терплю нужду, доколѣ сообщение съ Петербур-

<sup>(\*)</sup> Слова, подобныя сказаннымь имъ на завтракт у архіерея, въ то время, конечно, очень неосторожныя, а притомь и не совствъ справедливыя. Если въ настоящемъ письмъ Сперанскій употребиль ихъ для успокоенія своего зятя, то у архіерея онъ, разумѣется, не думаль обманывать присутствовавшихъ, а быль самъ обманутъ своимъ обожаніемъ Наполеонова генія.

гомъ не возобновится. Прощайте, будьте великодушны и успокойте именемъ моимъ матушку».

Письмо это было послано 14 сентября, разумѣется не по почтѣ и невѣдомо для соглядатаевъ. 15-го, въ день празднованія коронаціп Императора Александра, послѣ обѣдин, Сперанскій явился, съ обычнымъ въ провинціп поздравленіемъ, къ нервому лицу въ городѣ, графу Петру Александровичу Толстому, который въ это время пачальствовалъ въ Нижиемъ 3-имъ округомъ военнаго ополченія и имѣлъ особыя уполномочія и по гражданской части. У Толстаго онъ засталъ Карамвина, бѣжавшаго, со многими другими, изъ Москвы искать убѣжища въ Нижиемъ. Здѣсь оба впервые сошлись лицомъ къ лицу и познакомились сколько можно было познакомиться въ нѣсколько минутъ.

Спустя часъ, къ Толстому прискакалъ фельдъегерь изъ Петербурга и въ тотъ же день Сперанскаго увезли—ез Пермь.

Какая была причина этой новой мфры?

Отвѣтимъ сперва словами самого Сперанскаго. Сказавъ въ своей автобіографіи, что, послѣ его заточенія въ Нижній, все постепенно возвратилось къ обычному порядку, т. е. что его забыли, онъ продолжаетъ: «вражда одна не забыла г. Сперанскаго и преслѣдовала его въ самую ссылку. Подъ благовиднымъ предлогомъ, что пребываніе въ Нижнемъ, гдѣ онъ покойно жилъ полгода, могло бы, при сближеніи театра войны (Французы уже были въ Москвѣ), сдѣлаться опаснымъ для его личности и еще болѣе подвергнуть его дѣйствію народной непріязни, внушили мысль отправить его далѣе. Онъ былъ прейровожденъ въ Пермь, за полторы тысячи верстъ отъ Москвы».

Но Сперанскій ошибся и въ этомъ. Истинное побужденіе къ удаленію его въ Пермь осталось отъ него сокрытымъ.

23 августа графъ Растопчинъ написалъ Александру изъ Москвы: «J'ai envoyé, Sire, au comte Tolstoy des avis sur ce misérable Spéransky. Il fait agir Stolipine (\*) et Zlobine dans les gouvernements de Penza et de Saratow. Et il est fortement question d'affaiblir le zèle par la crainte. Mais il faut y rémédier au plus vite et empêcher l'effet des desseins pernicieux que l'on trame contre Vous».

Странность, можно сказать почти ребячество этого извъта сами собою бросаются въ глаза. Содержимый подъ строгимъ надзоромъ, безъ связей, безъ средствъ матеріальныхъ, наконецъ предметъ пароднаго негодованія, бывшій государственный секретарь мого ли тогда быть опаснымъ даже если бъ и хотыло?...

Но въ то же самое время пришло и помѣщенное нами выше донесеніе вице-губернатора Крюкова, отъ 22-го августа, о разговорѣ Сперанскаго за завтракомъ у архіерея.

Въ ту грозную эпоху, посреди ужасовъ дъйствительныхъ и чаемыхъ, посреди общаго смятенія, что оставалось дълать?

Прівхавшій 15-го сентября фельдъегерь привезъ графу Толстому собственноручный рескриптъ Государя, въ которомъ, послѣ нѣсколькихъ словъ о военныхъ обстоятельствахъ и ополченіи, было прибавлено: «при семъ прила-«гаю рапортъ вице-губернатора Нижегородскаго о тай-«номъ совѣтникѣ Сперанскомъ (\*\*). Если оно справедливо, «то отправить сего вреднаго человѣка подъ карауломъ «въ Пермь, съ предписаніемъ губернатору, отъ моего име-«ни, имѣть его подъ тѣснымъ присмотромъ и отвѣчать за «всѣ его шаги и поведеніе».

<sup>(\*)</sup> Если върить запискамъ Вигеля, то Столыппна, какъ друга подозръваемаго въ измънъ Сперанскаго и проповъдывавшаго притомъ вездълиберальныя идеи, общее мнъніе считало тогда въ числъ тайныхъ возбудителей противъ правительства, —разумъется, прибавимъ отъ себя, съ такимъ же малымъ основаниемъ какъ и его друга.

<sup>(\*\*)</sup> Т. е. упомянутый выше рапорть отъ 22 августа.

Получивъ это повелѣніе, графъ Толстой приказалъ находившемуся при немъ за адъютанта коллежскому ассессору Филимонову (\*) немедленно ѣхать къ Руновскому (уже возвратившемуся въ то время въ губернскій городъ), отдать ему запечатанный накетъ и не отходить ин на минуту, пока все, въ немъ заключающееся, не будетъ исполнено.

Въ пакетъ было собственноручное письмо графа, слъдующаго содержанія: «Его Императорское Величество высочайше миъ повельть соизволиль отправить отставнаго (\*\*) тайнаго совътника Сперанскаго, подъ върнымъ полицейскимъ присмотромъ, въ Нермь на жительство; каковую высочайшую волю объявляя вашему превосходительству, рекомендую г. Сперанскаго, съ прилагаемымъ у сего конвертомъ, препроводить, съ върнымъ полицейскимъ чиновникомъ, къ г. гражданскому губернатору, тайному совътнику Гермесу».

Прочитавъ бумагу, Руновскій послалъ за частнымъ приставомъ (коллежскимъ ассессоромъ Козловымъ) и, прибывъ вмѣстѣ съ нимъ и съ Филимоновымъ къ Сперанскому, объявилъ ему высочайшее повелѣніе отправиться, въ тотъ же вечеръ, въ Пермь. Сперанскій былъ видимо встревоженъ, схватилъ себя за голову и, послѣ минуты молчанія, сказалъ: «ну, я этого ожидалъ! Надѣюсь, однако жъ, господа, что вы не откажете дать мнѣ нѣсколько времени, чтобъ привести въ порядокъ кое-какія бумаги и написать одно письмо».

<sup>(\*)</sup> Тотъ самый, который, въ свое время, пользовался нѣкоторою извѣстностію какъ поэтъ и литераторъ (онъ умеръ въ 1858 году). Изложенныя здѣсь подробности почеринуты изъ составленной имъ для насъ записки, которую мы нѣкогда сообщили генералу Михайловскому-Данилевскому, по его просъбѣ, и которая потомъ, какъ памъ извѣстно, разошлась отъ пего по рукамъ, съ разными добавленіями и прикрасами.

<sup>(\*\*)</sup> Выраженіе «отставной» принадлежало Толстому. Мы уже знаемъ, что объ увольненіи или объ отставкъ Сперанскаго отъ службы никогда не было дано ни указа, ни какого либо другаго прямаго повелёнія.

По изъявленному ими на то согласио, онъ сълъ къ письменному столу и началъ писать. Между тъмъ привели почтовыхъ лошадей и впрягли ихъ въ его коляску и въ губернаторскую карету.

Сперанскій писаль болье часа и кончивь, отдаль Филимонову два запечатанные конверта, съ просьбою вручить ихъ графу Толстому. Одинъ конверть быль на имя самого Толстаго, другой—на имя Государя. «Кланяйтесь графу—прибавиль Сперанскій—и попросите его отправить мое письмо къ Государю какъ можно скорье: содержаніе очень важно». Потомъ, простясь съ дочерью и тещею и пригласивъ ихъ вхать, когда онь управятся, въ следъ за нимъ, онъ сълъ, вмъсть съ Козловымъ, въ коляску. На козлахъ помъстился унтеръ-офицеръ губернскаго баталіона. При отправленіи, Сперанскій былъ молчаливъ и, казалось, убитъ духомъ. Губернаторъ въ своей кареть, вмъсть съ Филимоновымъ, проводили его до первой станціи. Возвратясь, Филимоновъ вручилъ Толстому оба конверта. Письмо Сперанскаго къ графу заключалось въ следующемъ:

«Приношу вашему сіятельству сл'ідующія мон всепокорн'ішія просьбы:

- 1) Прилагаемое при семъ письмо доставить Государю, при вашемъ донесеній.
- 2) При отправленін семейства моего оказать возможную помощь и синсхожденіе.
- 3) Врагамъ монмъ здъсь и разнымъ ихъ толкамъ наложить молчаніе.
- 4) Наконецъ—и сіе весьма для меня важно—сохранить доброе ваше о мит митніе. Оно всегда было для меня драгоцівню и, смітю сказать, по чувствамъ монмъ и правиламъ я его достоинъ».

Письма къ Государю Толстой не посладъ, и мы не знаемъ его содержанія.

На другой день по отправленіи Сперанскаго, Руповскій поспѣшиль донести о томъ Балашову, упомянувъ, что для сопровожденія даны частный приставъ и унтеръ-офицеръ. «Я предписалъ имъ—прибавлялъ онъ—имѣть неослабный присмотръ за всѣми его, Сперанскаго, въ пути поступками, а г. Пермскому губернатору сообщилъ притомъ, для должнаго съ его стороны исполненія, высочайшее повелѣніе, изображенное въ предписаніи ко миѣ вашего высокопревосходительства отъ 19 минувшаго марта (\*)».

<sup>(\*)</sup> Приведенное выше *первое* предписаніе Балашова о перепискѣ и сношеніяхъ Сперанскаго, и о томъ, чтобы оказывать приличное его чилу уваженіе.

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Сперанскій въ Перми.

### I.

Въ Перми былъ, въ то время, купецъ, изъ тамошнихъ уроженцевъ, Иванъ Николаевичъ Поновъ. Прежде человѣкъ богатый, опъ, по стеченію разныхъ несчастныхъ обстоятельствъ, разорился и отъ всего прежняго своего избытка сохранилъ только порядочный домъ, въ которомъ, какъ одномъ изъ лучшихъ въ городѣ, обыкновенно отводились квартиры для проѣзжавшихъ черезъ Пермь значительныхъ лицъ.

23 сентября 1812 года, въ 8-мъ часу вечера, къ этому Попову явился городничій и отъ имени губернатора Гермеса
просиль приготовить комнаты для одного вельможи, остановившагося, покамѣстъ, у самого губернатора. Дѣло было
Попову не въ рѣдкость и потому онъ даже не полюбопытствовалъ спросить кого ждутъ, а распорядился только по
болѣе освѣтить комнаты и поставить самоваръ.

Черезъ часъ приходитъ полицейскій офицеръ узнать готовы ли комнаты, и найдя все въ исправности, съ робостію объявляетъ хозяину, что къ нему будеть—Сперанскій.

У Попова сидѣли гости, секретари разныхъ присутственныхъ мѣстъ. Ихъ и его крайне поразила эта неожиданность, по всеобщей тогда извѣстности и имени Сперанскаго, и той опалы, которой онъ подвергнулся. Но самого Попова еще болѣе поразило и вмѣстѣ обрадовало то обстоятельство, что онъ приметъ у себя, лицомъ къ лицу, человѣка, котораго въ 1810 году, въ щестимѣсячное свое пребываніе въ Петербургѣ, при всѣхъ стараніяхъ, никакъ пе могъ

увидёть. Тогдашиее желаніе взглянуть на Сперанскаго родилось въ иемъ не только отъ того, что въ это время государственный секретарь быль на верху славы, но и отъ того, что нашъ Пермякъ, съ самыхъ молодыхъ лѣтъ, питалъ къ этой личности глубокое уваженіе. Опо было возбуждено близкими связями Попова съ разными лицами духовнаго происхожденія въ Вяткѣ и Перми. Въ Вяткѣ жилъ товарищъ Сперанскаго по Александроневской семинаріп, Шестаковъ, а въ Перми находилось нѣсколько родственниковъ и учениковъ Словцова; и въ томъ и въ другомъ городѣ ходило множество разсказовъ о Михайлѣ Михайловичѣ, даже за время, когда онъ еще пе игралъ такой значительной роли.

Козловъ привезъ Сперанскаго прямо къ губернатору, съ конвертомъ отъ графа Толстаго и бумагою Руновскаго, безъ всякаго предварительнаго извъщенія. Внезапный его пріъздъ привелъ Гермеса, человъка съ мнительнымъ и робкимъ характеромъ, въ крайнее смущеніе. Онъ затруднялся, какъ совмъстить пужную осторожность въ отношеніи къ арестанту-ибо что же другое быль тогда присланный къ немусъ предписаннымъ уваженіемъ къ тайному сов'єтнику. Съ другой стороны, къ смущению его былъ достаточный поводь уже и въ однихъ обстоятельствахъ бъдственной для Россіп осени 1812 года, когда все гибло, когда умирада надежда на спасеніе отечества и когда однимъ изъглавныхъ виновниковъ всёхъ этихъ бёдствій общее мнёніе называло-Сперанскаго. Гермесъ былъ радъ, когда наконецъ ему удалось выпроводить незванаго гостя по крайней мъръ изъ своего дома:

Выпишемъ здёсь нёсколько страницъ изъ записки, доставленной намъ умнымъ п добрымъ Поповымъ, подлиниыми его словами. При значеніи и замёчательности того лица, о которомъ идетъ рёць, подробности, подмёченныя нашимъ повёствователемъ, такъ интересны, а слова его такъ простодушно-мътки, что жаль было бы выпустить изъ инхъ что инбудь, или придать его разсказу другую форму.

«При объявленной полицейскимъ офицеромъ въсти-говорить Поповъ-посътители мон поспъщили уйти и я сталь ожидать съ нетерпъніемъ необычайнаго своего гостя. Не ранъе какъ часу въ 11-мъ или 12-мъ ночи подътхала его коляска, въ сопровождении нашего городничаго и Нижегородскаго частнаго пристава Козлова, который привезъ его въ Пермь. Встрътивъ моего гостя на крыльцъ, я предшествоваль по л'естнице въ верхній этажь дома, со свечею въ рукахъ. Онъ былъ въ съромъ фракъ съ двумя звъздами (\*) и, при встръчъ и на проходъ, держалъ себя неприступно; но войдя въ комнаты, мгновенно сдёлался обворожительнымъ; закидалъ мелочными распросами о городъ, его произведеніяхъ и пр. Откушавъ чай и сперва отказавшись, но потомъ тотчасъ же согласившись, чтобъ на утро была приготовлена баня, онъ сказаль: «мы люди дорожные; намъ бы нужны постельки». А онъ-то и не были приготовлены, потому что всъ прежије проъзжающје ихъ не требовали. Впрочемъ опочивальни для Михайла Михайловича и частнаго пристава минутно были сделаны.

«На другой день, откушавъ кофе (чаю утромъ не употреблялъ), отправился Михайло Михайловичъ въ баню (\*\*); покуда онъ былъ въ ней, помутился городъ любонытствомъ:

<sup>(\*)</sup> Сперанскій на фракѣ постоянно, до конца жизни, носиль двѣ звѣзды, а при Владимірской, пока пе получиль первой степени, и крестъ на шеѣ. Послѣдийі посиль оць, внѣ дома, даже при сюртукѣ.

<sup>(\*\*) «</sup>Болѣе—прибавляетъ Поповъ—онъ и не быль въ баиѣ всѣ два года Пермскіе; но почти ежедневно мылъ голову и грудь теплою водою, на половину смѣшанною съ французскою водкою». Впрочемъ Сперанскій быль вообще замѣчательно чистоплотенъ и, кромѣ дороги, брился и перемѣнялъ бѣлье пепремѣнио всякій день; жалѣлъ, однако, денегь на бѣлье слишкомъ топкое, щегольское, и шелковые посовые платки его были не завидны: «Если бъ я не нюхалъ табаку,—говаривалъ онъ иноглас, управляясь съ своимъ посомъ,—я былъ бы молодець!»

кто приходиль какъ бы его увидѣть, другой узнать, въ чемъ опъ пріѣхалъ, пной—есть ли съ нимъ человѣкъ, что опъ привезъ съ собою, и т. п. Любопытство это было болѣе отъ главныхъ лицъ въ городѣ, для соображенія, какъ имъ вести себя и обращаться, а мать моя была приглашена къ губернаторшѣ и получила отъ нея совѣтъ и наставленіе убѣгать разговоровъ съ Михайломъ Михайловичемъ, и тоже самое намекнуто было и мнѣ, черезъ безмолвиаго съ нимъ городничаго.

«По выходѣ изъ бани прохаживался Михайло Михайловичъ по комнатѣ цѣлый часъ; другой часъ пцсалъ; нотомъ обѣдалъ съ Козловымъ; приглашалъ и меня, но я совѣстился сидѣть съ нимъ за однимъ столомъ, да и долженъ былъ самъ распоряжаться угощеніемъ, что продолжалось и въ послѣдующіе дни пребыванія его въ домѣ нашемъ, хотя финансовое положеніе мое тогда было въ самомъ плачевномъ состояніи.

«По выходѣ изъ-за стола, вручилъ онъ Козлову заготовленныя письма, отсчиталъ изъ бумажника сколько-то денегъ и отдалъ ихъ ему, сказавъ: «и болѣе бы я благодарилъ васъ, по видите, какъ мало остается у меня денегъ». Замѣтно было, что онъ всп ихъ показалъ, какъ будто частный приставъ ожидалъ чего-то болѣе. Послѣдній отправился въ Нижній часу въ 5-мъ по полудни.

«Простившись съ пимъ, Михайло Михайловичъ опять сталъ ходить по комнатѣ. Миѣ пришло на мысль спросить: не угодно ли ему книгъ—и въ то самое время, какъ я входилъ съ своимъ реестромъ, онъ встрѣтилъ меня вопросомъ: нельзя ли ему гдѣ нибудь отыскать кингъ? Можно сказать, что онъ обрадовался моему реестру, какъ самому дорогому подарку, и тотчасъ же отмѣтилъ до двадцати нумеровъ изъ сочиненій Виланда, фонъ Визина и другихъ извѣстныхъ авторовъ, которые я чрезъ иѣсколько минутъ

и доставиль. Туть онь задержаль меня у себя, отмѣнно обласкавъ; подчиваль виномъ и самъ его испиль; предложиль свою пріязнь и быль очень откровенень и разговорчивъ до поздняго вечера.

«Въ третье утро, по желанию его, я представиль ему мою мать, сестру и трехл'ьтняго племянника; всёхъ ихъ онъ обласкаль до восторгу. Потомъ попросиль меня купить ему шляпу, по, выбравъ послѣ изъ домашнихъ, въ 1-мъ часу отправился гулять, а возвратясь сказалъ: «вотъ я съ половиною вашего города познакомился, но едва ли болье буду у васъ прохаживаться; въ Нижнемъ я много прогуливался, версть по тридцати дёлалъ верхомъ». —Однако жъ на другой день онъ опять продолжалъ свою прогулку. Скоро я узналь, что въ первую, школьники, вышедши изъ гимназіи и встр'єтясь съ нимъ у гостинаго двора, преслібдовали его и не только кричали: «измѣнникъ», но и бросали въ него землею. Послъ, когда перемънились отношенія и вст въ Перми его полюбили (объ этомъ будетъ ниже), самъ онъ, шутя, разсказываль: «я любиль ходить по такой-то улицъ и когда ни проходилъ мимо такого-то дома, дворня всякой разъ въ щели воротъ встрѣчала и провожала меня словомъ: измининикъ; наконецъ родилась мысль: да что жъ за неволя ходить мнѣ именно по этой улиць, и я перемъниль ее на другую, по предоставления в при предоставления в при предоставления в пр

«Въ остальные дии сентября Михайло Михайловичъ дѣлалъ свои визиты главнымъ властямъ въ городѣ; но едва ли кто его принялъ: по крайней мѣрѣ ни отъ кого не было взаимности.

«Въ исходъ этого мъсяца благоугодно ему было прінскивать, вмъстъ со мною, другую квартиру. При этомъ намъренін, опъ говорилъ мнъ со слезами на глазахъ: «крайне мнъ прискорбно съ вами разстаться; но компаты холодны, дуетъ съ Камы въ окна; на улицъ я герой, какая бы ин была стужа, а въ комнатѣ я отъ холоду съ ума сойду; да и домъ вашъ малъ для моѐй семьи, которую жду». Самому миѣ очень горько было выпустить изъ дому своего такого знаменитаго и ко миѣ столь милостиваго человѣка; но дѣлать было печего. Три дня прінскивали мы квартиру. Ему очень понравился, на краю города, бывшій тогда деревянный, большой одноэтажный домъ Черкасова, съ прекраснымъ садомъ; но нанять не могъ: запросили 6.000 р., цѣну неслыханную въ Перми, и всѣ деньги за годъ впередъ! Напослѣдокъ наняли другой помѣстительный домъ, наслѣдниковъ купца Ипанова (\*). Перешелъ въ этотъ домъ Михайло Михайловичъ, помнится, въ половинѣ октября.

«Въ 1-е число этого мѣсяца, въ праздникъ Покрова Богородицы, пригласиль онъ меня съ собою въ Богородскую церковь, въ которой служиль нашъ архіерей Іустивь и гдъ вся была наша знать и горожане. Отправились въ большихъ дрожкахъ. Лишь только сталъ онъ въ церкви къ самому діаконскому амвону, въ церкви забыли моленіе, зашентались новсем'єстно, сдівлался гуль какъ бы базарный; заходили впередъ и заглядывали въ лицо до неблагопристойности; самъ архинастырь разстроился и, по внутреннему ли убъжденію, или въ угожденіе публикъ, бросалъ грозные, наказующіе взоры. Но Михайло Михайловичь, во все продолжение объдии, стояль неподвижно, ни на минуту не измѣнился въ лицѣ, не пошевелился, ни на что, по видимому, не обращая вниманія. Дождавшись выхода архіерейскаго, онъ одинъ по халь въ слъдъ за нимъ и не только вошелъ къ нему, но и остался у него объдать. Преосвященный такъ испугался этого нежданнаго и незванаго посъщенія, что на другое утро съ объяснениемъ своимъ вздилъ не только къ губернатору,

<sup>(\*)</sup> Здъсь онъ жиль до конца пребыванія своего въ Перми.

бергъ-инспектору, вице - губернатору, но, кажется, и къпрокурору. «Сперанскій—заявляль онъ всѣмъ—насильно ко мнѣ пріѣхаль и насильно остался обѣдать».

«Еще до вытыда изъ нашего дома, Михайло Михайловичъ расположился сдълать вторые визиты. Миж это было больно и, очень уже тогда съ нимъ сблизясь, я осмълился замътить: какъ же вы это изволите ъхать, когда никто не отдалъ вамъ перваго посъщения?—«Опи здъсь хозяева»—отвъчалъ онъ. Но и на вторые его визиты отзыва пе было. Такимъ образомъ, до перемъны обращения съ нимъ въ Перми, я одинъ имъль счастие быть его посътителемъ и, очень часто, собесъдникомъ.

«Живя въ нашемъ домѣ, опъ вставалъ въ 7 часовъ и тотчасъ же кушалъ чашку кофе безъ сливокъ; до 9-ти проводилъ время въ чтеніи. Читалъ онъ въ Перми больше все богословскія сочиненія; въ порядочной семинарской библіотекѣ не осталось ни одной книги, имъ непрочитанной съ величайшимъ вниманіемъ и большею частію съ составленіемъ для себя выписокъ; одну желалъ купить и предлагалъ даже за нее 500 р., когда депежныя средства его опять увеличились. Но архіерей не уступилъ «Въ прежнее время—сказалъ по этому случаю Михайло Михайловичъ—просьбу мою сочли бы приказаніемъ (\*) ». Журналы пробъгалъ для однъхъ, часто появлявшихся тогда, статей митрополита Евгенія, котораго разумѣлъ первымъ у насъ историкомъ, и еще для архимандрита Филарета (нынѣ митрополита Московскаго). Ни о комъ вообще не отзывался онъ съ большею любовію и уваже-

<sup>(\*)</sup> Времени этому суждено было онять возобновиться. По соображенію указаній, содержащихся въ дневникъ Сперанскаго, пътъ сомнънія, что уномянутая книга была—Biblia polyglotta. Бывъ назначенъ генералъ-губернаторомъ въ Сибирь, онъ, при проъздъ черезъ Пермь, снова сталъ домогаться этой библіп, и тогда Іустинъ, вмъсто предлагавшихся прежде 500 р., отдалъ ее—даромъ. Сперанскій только по собственному побужденію отдарилъ его потомъ, черезъ посредника, золотою табакеркою.

ніемъ, какъ объ этомъ архимандрить, и читалъ выходившія тогда его сочиненія съ величайшимъ наслажденіемъ, какъ бы не хотвлось разстаться съ статьею (\*).

«Въ 9 часовъ кушаль, съ хлъбомъ, пять яицъ въ смятку, один желтки, и выпивалъ порядочную рюмку портвейну; до 1-го опять читаль, съ 1-го до 2-хъ прогуливался, въ 2 объдаль; подавалось только три блюда: супъ, та или другая вареная рыба, и жаркое; за столомъ выпивалъ до двухъ рюмокъ портвейну; посаб оббда всегда подходилъ къ окну и благогов віно, кратковременно, незам втно, обращаль взорь свой на небо: это, новидимому, была его молитва. Потомъ я играль съ нимъ двъ игры въ шашки, что продолжалось съ полчаса; далбе онъ занимался чтепіемъ; въ 8 часовъ, однако жъ не всегда, пилъ пуншъ съ виномъ и ходиль по комнать, всегда почти со мною, до расположенія своего въ постель. Это время было собственно для меня истинно благодатное, обворожительное, назидательнъйшее; я нечто другое тутъ былъ, какъ слушатель лекцій умнъйшаго изъ профессоровъ по встит знаніямъ человтческимъ; много было и важныхъ разсказовъ о событіяхъ и знаменитыхъ людяхъ; многое было мною записано, но, къ несчастію, всё эти записки въ 1836-мъ году, во время пожара, въ дом'в гд в я жилъ въ Чернор вчинскомъ завод в, сгор вли.

«Михайло Михайловичъ крайне точно и строго выполнялъ свое время: часы всегда были предъ глазами; что́ въ какую минуту предположено было дѣлать, въ ту минуту и дѣлалось (\*\*). Онъ говаривалъ: «я рожденъ съ самою

<sup>(\*) «</sup>Много шуму—прибавляетъ Поповъ въ другомъ мѣстѣ—дѣлала появившаяся тогда маленькая книжка о старомъ и повомъ слоть (извѣстное сочиненіе А. С. Шишкова). «А я—говорилъ Михайло Михайловичъ—не знаю ни того, пи другаго: я знаю только слотъ Карамянна и Филарета».

<sup>(\*\*)</sup> Такая точность сохранплась въ Сперанскомъ до конца жизни. Если онъ назначалъ кому свиданье, или часъ для работы съ нимъ, то никогда

лънивою натурою, но побъдилъ ее твердымъ выполнениемъ своихъ правилъ». Однажды въ самую дурную, несносную погоду не хотълось ему прогуливаться, очень не хотълось, колебался долго; наконецъ, быстро схвативъ свою шляну, произнесъ: «нътъ, надобно быть твердымъ въ своихъ правилахъ», и отправился.

«Вскоръ по переходъ въ домъ Ипановыхъ-бъдные ли финансы, или другія причины расположили его оставить любимыя свои привычки-пересталь онъ употреблять кофе, вино, табакъ ляфермъ, все что любилъ и что относилъ къ прихотямъ, отъ всего отвыкъ, какъ будто дёлалъ надъ собою испытаніе, что довольно долго продолжалось. Посл'ь, когда со вевми сблизился; изъ учтивости принимая подносимый въ табакеркахъ Русскій табакъ, онъ такъ къ нему привыкъ, что не могъ болъ въ Перми отъ него отстать, какъ ни старался: не держалъ его въ табакеркъ, нарочно насыпаль на столь, за которымъ читаль, чтобь онъ высохъ и саблался отвратительнымъ; но все таки, наконецъ, имълъ его опять въ табакеркъ и ляферму уже не шохалъ. Курительнаго табаку терпъть не могъ и миого говорилъ о врелномъ дъйствии его на легкія. Я доставляль ему газеты, которыя прежде, сырыя, самъ читалъ за трубкою табаку; по нъкоторомъ времени, его камердинеръ приходитъ ко мнъ съ просьбою: «сдълайте милость, не присылайте ка нама газеть, окуренныхъ табакомъ; мы измучились выводить запахъ одеколономъ (\*)».

Уже изъ вышеизложеннаго видно, какъ горестно и безотрадно было положение Сперанскаго въ первое время пре-

не забываль и не заставляль ждать ни минуты, хотя бы самь въ то время быль запять чёмь нибудь, чего прежде не пмёль въ виду.

<sup>(\*)</sup> Впоследствии Сперанскій нюхаль опять только Французскій табакь, и всегда самый лучшій; но дыму и запаху табачнаго пикогда не могь терпеть.

быванія его въ Перми. Такими же мрачными красками описываетъ эту эпоху и его дочь. «Не было уже него-говоритъ она-ни теплаго солнца Нижегородскаго, ни тамошнихъ довольства и гостепримства; не было лелъявшей, не вдалекъ отъ столицы, надежды, что удаленіе есть, можеть статься, только временное, съ близкимъ концомъ; не быдо, наконецъ, ни преданныхъ, подобно Столыпину, друзей, ни тъхъ великодушныхъ сердецъ, которыя въ Нижнемъ, вопреки Петербургу и его питригамъ, не странились воздавать дань почтенія низверженному великому человъку. Въ Перми, напротивъ, была уже прямая ссылка, въ полномъ смыслѣ слова; былъ сѣверъ съ леденящими его холодами и мертвою природою; была далекая провинціальная глушь, безъ дворянства и безъ его богатствъ, следственно безъ провинціальнаго хлебосольства. На мъсто ихъ являлись: робкій и бъдный губернаторъ, который поневол' долженъ былъ дорожить своимъ м'ьстомъ, какъ единственнымъ средствомъ къ содержанію большой семьи; полудикіе чиновники, пэъ которыхъ иные прежде едва слышали не только о значеніи и величіи, но даже о самомъ существованіи батюшки; убійственное равнодушіе, или, еще хуже, явное озлобленіе, потому что, въ глазахъ Пермскихъ жителей, сосланный на рубежъ Сибири тайный совътникъ могъ быть только важный государственный злодъй». Примъчательно, что общее чувство отвращенія, встр'єтившее Сперанскаго въ этомъ отдаленномъ мъсть, нашло отголосокъ даже и во Французскихъ военнопленныхъ, которыми Пермь начинала тогда наполняться: при случайной встръчъ на улицахъ, они избъгали «измънинка своему отечеству», гнушаясь принимать отъ него ту милостыню, за которою жадно протягивали руку другимъ. Весь городъ былъ для него какъ бы пустынею и онъ напрасно искаль гдё нибудь улыбки добраго расположенія,

или пріязненнаго взгляда. Къ этому печальному положенію присоединился еще совершенный недостатокъ матеріальныхъ средствъ. Истративъ, что у него было, на домашніе расходы и на задатокъ за домъ Скуридиной, а часть отославъ, какъ мы видели, обратно въ Петербургъ, схваченный и увезенный изъ Нижняго, такъ сказать, въ расплохъ, прежде полученія новыхъ суммъ, ожидавшихся отъ Масальскаго, и при отсутствіи Стольшина и Злобина, которые не оставили бы помочь ему, Сперанскій не имівль, за военными обстоятельствами, прервавшими всѣ сообщенія, никакой возможности обратиться въ тъ мъста, гаъ еще были люди къ пему приверженные. У Понова, единственнаго человѣка въ Перми сму преданиаго, не было пичего кром'в дома. Словомъ, Сперанскому пришлось запимать деньги подъ залогъ привезепныхъ съ собою вещей и даже искать пособія у своихъ слугь, которые въ ту минуту были богаче барина. Поэже, при отправленіп части своей прислуги (привезепной, въ следъ за нимъ, въ Нижній, а оттуда и въ Пермь) назадъ въ Петербургъ, опъ писалъ Масальскому: «поспѣшите удовлетворить людей мопхъ по билетамъ, кои имъ отъ меня выданы. Это-долгъ священный, потому что они меня здёсь кормили своими деньгами. У меня не было ни полушки и я принужденъ быль закладывать кресты и табакерки». Затруднительность положенія Сперанскаго въ особенности увеличилась съ прівзда въ Пермь его семейства (\*), къ которому еще присоединился, въ Казани, его братъ, вдруго, безъ просьбы, уволенный отъ прокурорской должности. И не смотря на все это, Сперанскій именно около этого времени писалъ скому: «последнее чувство, которое во мпе угаснеть, будетъ довъріе къ людямъ и въ особенности къ друзьямъ

<sup>(\*)</sup> Оно прибыло къ нему 15-го октября.

монмъ». Это чувство теплаго довърія къ человъчеству поддержано было въ немъ, при общихъ гоненіяхъ, благородпыми дъйствіями двухъ семействъ: Всеволожскихъ и Лазаревыхъ. Всеволодъ Апдреевичъ Всеволожскій, владілецъ богатыхъ имъній въ Пермской губернін, до того едва съ нимъ зпакомый, лишь только услышаль о бъдственномъ его положенін, счель долгомъ предложить свою помощь; а семейство Лазаревыхъ, состоявшее, какъ мы уже знаемъ, въ давнишней пріязни съ Сперанскимъ, не измѣнило ему и въ несчастін. Христофоръ Іоакимовичъ Лазаревъ, тогда еще почти юноша (\*), прі хавъ въ Пермь по діламъ общирныхъ своихъ имъній, поспъшиль доставить заточенному вст возможныя тамъ удобства жизни и старался развлекать и утёшать его, особенно когда бъдный страдалець, по отъъздъ своего семейства (о чемъ скажется пиже), остался опять совершенно одинокимъ. Эти одолженія, эту дружбу, оказанпыя ему въ самыя тяжкія минуты его жизни, Сперанскій павсегда сохранилъ въ намяти своего сердца, и когда горизонтъ его снова прояснился, онъ постоянно и съ жаромъ покровительствоваль почтенному семейству Лазаревыхъ, продолжая, до самой своей смерти, тъсную съ нимъ связь, особенно съ Христофоромъ Іоакимовичемъ. Отправляясь, въ сентябрѣ 1816, изъ Новгородскаго своего имѣнія Великонолья къ повой должности въ Пензу (и объ этомъ также скажется инже), онъ писаль отцу молодаго человъка: «я не могу оставить моего уединенія, не принеся вамъ истинной благодариости за всё знаки участія вашего въ судьбё моей въ такое время, когда не многіе смели, или хотели, признавать себя даже и въ знакомствъ со мною. Будьте увърепы, что благорасположение ваше и всего вашего добраго

<sup>(\*)</sup> Теперь тайный сов'ятинкъ и попечитель Лазаревскаго Армянскаго института.

семейства пребудеть для меня всегда незабвенно. Крайне сожалью, что не увижу Христофора Іоакимовича въ Великопольъ (\*). Прошу ему сказать, что Пермская дружба сохранится съ моей стороны и въ Пензъ».

Но пособія Всеволожскаго и Лазаревыхъ были не болье какъ благодбянія частных людей, и Сперанскій, при всемъ безпритязательномъ радушін предлагавшихъ, естественно пскаль случая поставить себя въ независимость отъ ихъ одолженій. «Сибпрь—попытался онъ снова написать графу Толстому-есть земной рай въ сравнении съ Пермью. Ваше сіятельство были невольнымъ орудіемъ моей сюда ссылки: будьте некогда благодетельными посредникоми моего отсюда возвращенія. Зная ваши благородныя чувства, не могу себъ представить, чтобъ вы согласились когда нибудь върить силетиямъ враговъ монхъ. Нелепость ихъ слишкомъ ощутительна и вирочемъ сама собою откроется, когда только удостоять вопросить меня. Между тъмъ прилагаемое при семъ письмо къ Его Величеству прошу доставить сколько можно върнъе и непосредствениъе. Я въ немъ прошу одной милости: насущнаго хлъба, прежде мною заслуженнаго. Враги мон считають у меня милліоны, а я, при безмірной здішней дороговизні и послі всіхь разорительныхъ перевозовъ, нуждаюсь въ первыхъ потребностяхъ жизии».

Въроятно, однако жъ, или предубъжденія графа Толстаго были слишкомъ сильны, или опъ считалъ выше своихъ уполномочій принимать и передавать подобныя просьбы: только повое письмо къ Государю осталось неотправленнымъ какъ и прежнее. Между тъмъ, стъсненный крайностію и постоянно преслъдуемый оскорбленіями,

<sup>(\*)</sup> Т. е. при отъйзди изъ Великонолья, потому что до этого Лазаревъ два раза его тамъ навищамъ.

Сперанскій ръшился о своихъ нуждахъ и страданіяхъ довести до свъдънія Государя и черезъ министра полиціи Балашова.

«Среди всъхъ горестей моихъ-писалъ онъ Александру въ концѣ 1812-го года-я не могъ себѣ представить, чтобы Вашему Величеству угодно было попустить подчиненнымъ пачальствамъ, подъ надзоромъ конхъ я состою, притеснять меня по ихъ произволу. Уважая драгоценность Вашего времени, я не дерзалъ жаловаться на сін притъсненія изъ Нижняго. Прибывъ въ Пермь, я силился по возможности привыкать къ ужасамъ сего пребыванія. Между тёмъ здъшнее начальство признало за благо окружить меня не пепримлиным надзором, коего, въроятно, отъ него требовали, но самымъ явнымъ полицейскимъ досмотромъ, мало различнымъ отъ содержанія подъ карауломъ. Приставы и квартальные каждый почти часъ посъщають домъ, гдъ я живу, и желали бы, я думаю, слышать мое дыхапіе, не зная болье, что доносить. Если бъ я быль одинь, я перенесъ бы и сін грубые досмотры; но среди семейства быть почти подъ карауломъ, — невыпосимо. Умилосердуйтесь надо мною, Всемилостив вішій Государь, не предайте меня на поруганіе всякаго, кто захочеть изъ положенія мосго сдълать себъ выслугу, пятная и уродуя меня по своему произволу. Никогда, среди самыхъ жестокихъ напастей, пе колебался я вършть, что состою еще въ точной и великодушной Вашей защить».

Препровождая это письмо къ министру, Сперанскій написаль къ послѣднему: «по пріѣздѣ сюда я приняль смѣлость просительнымъ письмомъ, доставленнымъ чрезъ графа П. А. Толстова, который сюда меня отправилъ, утруждать Всемилостивѣйшаго Государя, чтобы сдѣлано было миѣ здѣсь какое либо депежное назначеніе, или по крайней мѣрѣ ассигновано было то, что причитается миѣ по прежней моей службѣ за прошедшес, до удаленія моего, время. Хотя я совершенно полагаюсь на великодушіе Государя, но, по множеству и важности настоящихъ дѣлъ, просьба сія можетъ быть безъ ходатайства забыта. Будьте, милостивый государь, мнѣ симъ ходатаемъ и обрадуйте симъ знакомъ вашего вниманія».

Отвътъ на письмо, отправленное этимъ путемъ, не замедлилъ. «Письмо и всеподданивниее прошение вашего превосходительства-отозвался Балашовъ 6-го декабря того же 1812 года-я имъть честь получить и повергнуть высочайшему усмотрѣнію. Государю Императору угодно было опредълить на содержание ваше 6.000 р. (\*) въ годъ, что для исполненія отъ меня уже и сообщено г. министру финансовъ. Я въ сему присовокупить долженъ что, въ точнъщее изъяснение образа поступковъ г. губернатора, ему пынъ же подтверждено, дабы высочайшая воля вполив и не далве предвловъ, ею означенныхъ, была исполняема». Вследъ за темъ сделано было распоряжение объ удовлетворении Сперанскаго: 1) недонятымъ изъ прежинхъ окладовъ по «день отбытія его» изъ С.-Петербурга, т. е. по 17-е марта 1812, и 2) сабдовавшимъ въ счетъ упомянутыхъ 6.000 р., начиная съ того же 17-го марта. Въ совокупности это составило до 8.500 рублей, - сумму, въ тогдашиемъ его положении огромную (\*\*). На письмо Балашова Сперанскій отвічаль: «примите истинную благодарность за благосклонное внимание

<sup>(\*)</sup> Разумъется—ассигнаціями, на которыя велись тогда всъ счеты. Указъ о содержаніи пачинался такъ: «Пребывающему въ Перми тайному совътнику Сперанскому производить и пр. ».

<sup>(\*\*) «</sup>Здѣсь (т. е. въ Перми)—писаль опъ Масальскому 6 поля 1813—я ни въ чемъ не имѣю нужды, и если бъ и желалъ, то никакъ не могу прожить болѣе двухъ тысячъ въ годъ». Замѣтимъ, впрочемъ, что въ это время уже не было при немъ его семейства.

вашего превосходительства къ моей просьбѣ. Оставленъ всѣми, заточенъ въ самомъ несносномъ жилищѣ, я имѣлъ величайшую нужду въ семъ утѣшеніп. Богъ воздастъ вамъ за него, а я не въ силахъ. Довершите ваше одолженіе, повергнувъ въ удобное время всеподданпѣйшую благодарность мою Государю Императору. Всякій знакъ вниманія къ судьбѣ моей для меня всегда будетъ драгоцѣненъ».

Вмёстё съ вёстью о царскихъ милостяхъ въ Пермь письмо С.-Петербургскаго митрополита Амвросія, который поручаль архіерею Іустину передать поклонь отъ его имени Сперанскому и, тъмъ самымъ, косвенно намекаль преосвященному, какъ впредь держать ему себя съ бывшимъ государственнымъ секретаремъ. «Всъ эти одновременныя въсти изъ Петербурга — разсказываетъ Поповъ — мгновенно измѣнили обращеніе съ Михайломъ Михайловичемъ; всъ къ нему вернулись, и всъхъ онъ, чёмъ дале, темъ боле, такъ умель пленить и обворожить, что каждый сталь разумьть его лучшимъ себъ другомъ (\*). Послъ того никто не пропускалъ воскресныхъ и праздицчныхъ у него поздравленій, что тогда было въ Перми въ обычат и какъ пища необходимо; не было ви одного званаго об'єда, вечера, пмянинъ, свадебъ п т. п., куда бы не быль онъ приглашаемъ, какъ и на загородныя гудянья, которыя часто бывали. Никому онъ не отказывалъ. У гу-

<sup>(\*)</sup> Въ «Москвитянинъ» 1848 года (№ 8, критика, стр. 41) былъ помъщенъ разсказъ «одного—какъ онъ тутъ названъ—изъ достойнъйникъ Московскихъ духовныхъ сановниковъ», о свидания его съ Сперанскимъ въ Перми въ 1814 году. Разсказъ этотъ очень любонытенъ; но въ него вкралась или опечатка, или ошибка самого повъствователя въ числъ. Все, имъ описанное, было, конечно, не въ 1814-мъ году, а развъ въ концъ 1812-го, или въ самомъ началъ 1813-го, до полученія въ Перми приведенныхъ нами распоряженій. Иначе разсказываемое тутъ объ осторожности Густина и пр. находилось бы въ явномъ противуръчіи съ имъющимися у насъ въ рукахъ оффиціальными свъдъніями.

бернатора постоянно объдалъ два раза въ недълю, часто п у другихъ чиновниковъ. Словомъ, къ нему водворилось общее уважение и нелицепріятная во всъхъ сословіяхъ любовь».

# II.

Въ начал 1813-го года, когда театръ войны былъ перенесенъ за предълы Россіп и сообщенія сдълались опять безопасными, Сперанскій разсудиль отправить свою семью въ упомянутое уже нами Великополье (\*). Дочь приписываеть эту ръшимость разстройству ея здоровья, которое не могло переносить Пермскаго климата; Поповъ-жеданію Сперанскаго имъть болъе свободы для ученыхъ своихъ заиятій: «я растеряль съ ними всѣ мон иден»-говориль онъ. Но кажется, что оба эти предлога служили лишь прикрытіемъ побужденія гораздо важнёйшаго. Сколько ни подавлялъ Сперанскій внутреннее свое чувство, онъ не могъ съ равнодушіемъ переносить настоящее свое положеніе, которымъ такъ неожиданно смѣнились всѣ обаянія почестей, власти и величія, а снисхожденіе Государя къ первой его просьбѣ внушало тайную надежду, что милость царская еще не вполив имъ утрачена. Послъ устраненія матеріальныхъ недостатковъ, что могло ближе лежать къ его сердцу какъ не возстановление чести и добраго о себъ миънія! По для этого надо было стараться очистить себя от в взведенныхъ врагами обвиненій, сколько онъ зналъ ихъ, и возбудить въ Государъ память своихъ заслугъ и прежинхъ съ нимъ отношеній: слёдственно надо было-вновь писать

<sup>(\*)</sup> Она увхала 4 февраля. Косьма Михайловичъ, проводивъ дамъ, просилъ у министерства позволение возвратиться опять въ Пермь; по опо не было ему дано.

Государю. Заботиль только вопросъ: какъ и черезъ кого переслать нисьмо съ увъренностію, что опо достигнетъ, невидимо для враговъ и соглядатаевъ, до чертоговъ царскихъ? Едва ли не въ этомъ скрывалась настоящая причина отправленія Сперанскимъ своей семьи изъ Перми въ сос'ядство къ Петербургу. Знаемъ, по крайней мъръ, что дочь пофхала не съ пустыми руками: она повезла съ собою письмо отца, наставленная какъ передать его, втайнъ, другу, оставшемуся върнымъ и въ изгнаніи, г-жъ Кремеръ. Задуманный планъ удался. Бдительность враговъ Сперанскаго была обманута и письмо дошло въ руки Монарха. Въ приложенной къ письму объяснительной запискъ прежній любимецъ изображаль, съ величественною простотою и съ неотразимою силою истины, всю свою, такъ сказать, политическую біографію и оправдывался отъ нав'ятовъ, взведенныхъна него враждою (\*). Записка оканчивалась следующимъ эпилогомъ: «Въ награду всёхъ горестей, мною претерпённыхъ; въ возмездіе всёхъ тяжкихъ трудовъ, въ угожденіе Вашему Величеству, къ славѣ Вашей и къ благу государства подъятыхъ; въ признаніе чистоты и непорочности всего поведенія моего въ службъ, и наконецъ въ воспоминание тъхъ, милостивыхъ и лестныхъ миф, частныхъ сношеній, въ конхъ одинъ Богъ былъ и будетъ свидътелемъ между Вами и мною, -прошу единой милости: дозволить мив, съ семействомъ моимъ, въ маленькой моей деревит провести остатокъ жизни, по истинъ одними трудами и горестями преизобильной. Если въ семъ уединении угодно будетъ поручить мив окончить какую либо часть публичныхъ законовъ, разумѣя гражданскую, уголовную, или судебную, я приму сіе личное

<sup>(\*)</sup> Это-то и есть то письмо, которое мы называемь, въ пашей книгѣ, Мермскимъ и изъ котораго, равно какъ изъ приложенной къ нему записки, многія мъста приведены нами въ разныхъ главахъ, по принадлежности предметовъ.

отъ Вашего Величества поручение съ радостио и исполню его безъ всякой помощи, съ усердиемъ, не ища другой награды, какъ только: ссободы и забвенія. Богъ, общій отецъ и судія государей и ихъ подданныхъ, да благословить благія намъренія Вашего Величества на пользу государства, да инспошлетъ Вамъ исполнителей кроткихъ безъ малодушія и усердныхъ безъ властолюбія. Сіс будетъ навсегда предметомъ желаній человѣка, коего многіе въ службѣ могутъ быть счастливѣе; но никто не можетъ быть лично Вамъ преданиѣе».

Но Александра еще окружали пепріятели Сперанскаго; онь еще быль подъ вліяніемь подозрѣній, внушенныхъ сму противъ преданности и чистоты дъйствій бывшаго государственнаго секретаря; притомъ все внимание его поглощалось громадными политическими событіями той эпохи. Просьба не имъла послъдствій, хотя Сперанскій долго продолжаль обольщать себя надеждою на ея успёхъ. 6-го августа 1813, следственно спустя почти полгода после ея отсылки, опъ такъ заключалъ длиное нисьмо къ своему другу Словцову, паполненное религіозными размышленіями: «скажу вамъ итсколько словъ и о житейскомъ моемъ положенін. Я живу здёсь изряднехонько, т. е. весьма уединенно и спокойно. Возвратиться на службу не имъю ни большой надежды, ин желанія; но желаю и пад'бюсь зимою персселиться въ маленькую мою Повгородскую деревню, гдъ теперь живуть моя дочь и семейство, и тамъ-умереть, если только дадутъ умереть спокойно. Люди и несправедливости ихъ, по благости Божіей, мало по малу изъ мыслей монхъ изчезаютъ. Тотъ, кто посредствомъ ихъ исторгиулъ меня изъ бездны страстей, раздиравшихъ мою душу; кто даль мив потомъ самые вврные опыты своего милосердія и, по истинъ, несказанной благости; кто ръшилъ, однимъ мановеніемъ, всё колебанія моей воли, и вялымъ, давнишнимъ моимъ къ нему влеченіямъ далъ постоянное направленіе: тотъ устроитъ все по свосму смотрѣнію и не нопуститъ, конечно, чтобъ я еще разъ изъ рукъ его выналъ . . . »

Ко времени пребыванія Сперанскаго въ Перми относится окончаніе имъ перевода на Русскій языкъ изв'єстной кицги Өомы Кемпійскаго (\*) «О подражаніи Христу», которая уже до того восемь разъ появлялась въ разныхъ Русскихъ переложеніяхъ. Въ самый періодъ своего величія и лежавшихъ на немъ необъятныхъ трудовъ, Сперанскій успѣвалъ постоянно удёлять нёсколько времени на занятія наукою и литературою. Такъ и этотъ трудъ былъ имъ начатъ еще въ 1805-мъ году. Съ тъхъ поръ каждое утро онъ переводилъ по листку, вмъсто молитвы, и изъ этихъ листковъ составились первыя три части. Въ Перми опъ окончилъ четвертую. Кинга была напечатана, въ первый разъ, уже гораздо поэже, именно въ 1819-мъ году, на казенный счетъ, и всю выручку переводчикъ пожертвоваль въ пользу Императорскаго челов вколюбиваго общества. Зам вчательно собственное мпѣпіе сго объ этомъ трудѣ, выраженное въ откровенномъ письмъ къ Цейеру. «Смъю думать-писаль онъ послъднему 11-го ионя 1818-го-что ин на какомъ Европейскомъ языкъ нътъ перевода столь близкаго и буквальнаго, какъ пастоящій. Я переводиль, прежде, подражая другимъ п изыскивая выраженія, коп казались мит удобите и изящиве, т. е. одвваль мысли автора въ мое платье; поправляль же или, лучше сказать, передёлываль переводь точно съ тою же върностію, какъ бы я переводиль текстъ св. писанія. По счастію, переводъ шичего отъ сего не потеряль ни въ ясности, ин въ слогъ; но онъ нолучилъ точно ту физіо-

<sup>(\*)</sup> Или Герсонія. Изв'єстно, что ученый спорь о настоящемъ сочинител'є этой книги продолжается уже три в'єка.

номію, которую им'єть въ подлинник'є, т. е. простоту и краткость». Заботы по изданію приняль на себя, за отсутствіємь переводчика, Л. И. Тургеневь. Благодаря его за то (въ письм'є отъ 26-го марта 1818), Сперанскій писаль: «никто лучше вась не можеть сод'єйствовать усп'єху, а усп'єхь состоить въ томь, чтобъ книгу сію какъ можно бол'є чптали и любили».

# III.

Зима съ 1813-го на 1814-й годъ прошла безъ осуще ствленія надеждъ изгнанника. Между тѣмъ лютая брань умолкла. Россія и Европа праздновали побѣду и миръ; Русскій монархъ стоялъ на высшей ступени славы и величія, какая только доступна человѣку. Сперанскій выбраль это время, чтобъ спова напомнить о ссбѣ:

«Пріемлю смёлость—написаль онь Государю 9-го іюля 1814 года—повергнуть къ стопамь Вашего Императорскаго Величества всеподданнъйшее поздравленіе мое съ вождельниймы событіемь всеобщаго мира.

«Провидѣпіе, ввѣривъ Вамъ, Всемилостивѣйшій Государь, совершеніе сего священнаго дѣла, показало, сколь пріятны ему твердость духа и сіе святое самоотверженіе, непреклонное среди бѣдствій, кроткое среди успѣховъ.

«Да будеть миръ сей эпохою лучшихъ дней человъчества, твердымъ союзомъ не только политическаго, но и правственнаго народовъ образованія, новымъ залогомъ благоустройства и счастія върныхъ Вашихъ подданныхъ!

«Удаленіе мос отъ лица Вашего и б'єдствія, меня постигшія, да не умалять въ очахъ Вашихъ ц'єну сихъ желаній. Никакое положеніе не лишить меня права быть Вамъ приверженнымъ. «Среди всеобщей радости не оскорбитесь, Всемилостивъйшій Государь, склонить вииманіе Ваше на горестную судьбу мою. Тому полгора года какъ, бывъ принужденъ разстаться здѣсь съ мосю дочерью, вручиль я ей письмо, для поднесенія Вашему Величеству при первомъ въриоль и удобномъ случаѣ. Не знаю еще, дошло ли оно до рукъ Вашихъ. Содержаніе его, съ перемѣною обстоятельствъ, не во многомъ измѣнилось. Я просиль въ немъ единой милости: дозволенія сокрыть остатокъ скорбныхъ дией моихъ въ маленькой деревиѣ близъ Новгорода, дочери мосй по наслѣдству доставшейся. Сей самой милости и теперь испрашиваю, въ твердомъ упованіи на правосудіе и милосердіе Ваше».

Обстоятельства, точно, были теперь иныя. Некоторые изъ прежнихъ дълтелей уже умерли, другіе не находились болъе при Александръ. Съ минованіемъ войны отпало и главное побуждение опалы или то, что было взято поводомъ къ ней. Повторениая просьба Сперанскаго произвела свое д'явіствіе: 31-го августа 1814 года управлявшій министерствомъ полиціи графъ Вязмитиновъ увѣдомилъ его, что Государь «всемилостивъйше изволяетъ на желаніе его жить въ Повгородской сто дереви Великополь въ полной будучи удостов вренности, что скромное въ оной житье его не подасть новода къ какимъ либо въ отмѣну сего мѣрамъ; о сопровождени же его туда съ симъ вмёстё дано знать Пермскому губернатору». Кажется, однако, что Сперанскій ожидаль другаго. Въ поздивійшую эпоху (20 мая 1820) онъ писалъ графу Кочубею: «первое движеніе Государя, всегда мић благотворное, успѣли перемѣнить. Первое движеніе, мит съ достовтриостію тогда означенное (\*),

<sup>(\*)</sup> Не черезъ г-жу ли Кремеръ? Къ сожалѣнію, всѣ ел письма къ Сперанскому, которыхъ, вѣроятно, было не мало, давно процали, или истреблены, также какъ и его письма къ ней. Обоюдная осторожность лишила исторію этого драгоцѣннаго источника.

было вызвать меня въ Петербургъ; второе—проводить за присмотромъ въ деревню».

Сперанскаго неодолимо влекло въ близость къ Петербургу и сборы его были непродолжительны. Онъ выёхаль изъ Нерми 19-го сентября, въ сопровождении опять полицейскаго чиновника (частнаго пристава Матвѣева). «Всѣ—разсказываетъ Поповъ—простились и чѣмъ кто богатъ, тѣмъ и радъ былъ служить въ дорогу: винами, разнымъ псченьемъ, фруктами—всѣмъ что у кого было лучшее». «Очень миѣ жаль—говорилъ, на прощаныи, отъѣзжавшій—что не могу увезти съ собою въ карманѣ вашу Каму».

Но онъ не зналъ, что на Великополье правительство смотритъ, въ сущности, только какъ на продолжение Нижняго и Перми. На другой день послѣ отсылки къ нему разрѣшенія жить въ его имѣніи, т. е. 1-го сентября, графъ Вязмитиновъ секретно предписалъ пачальнику Новгородской губерніп тотчасъ донести, когда Сперанскій туда прибудетъ; «распорядитесь—прибавилъ онъ—чтобы безъ всякой огласки извѣстно вамъ было о его образѣ жизни и знакомствахъ, о чемъ и мнѣ отъ времени до времени давайте знать».

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сперанский въ Великопольв.

T.

Сельцо Великополье, съ принадлежавшими къ нему деревиями Жадовою и Родіоновою, всего 84 души съ 1420 десятинами земли, посл'в умершей Маріанны Злобиной досталось, какъ мы уже знаемъ, въ наследство ея племянниць, дочери Сперанскаго. Маленькое, но прекрасное это имѣніе, нъкогда вотчина славнаго фельдмаршала графа Миниха, лежитъвъ 9-ти верстахъ къюго-востоку отъ Новгорода, близъ устья Большой Вишеры и въ сосъдствъ съ древнею обителью Саввы Вишерскаго (\*). Господскій домъ стояль посреди обширнаго тънистаго сада, отдълявшагося отъ ръки небольшою лужайкою. Изъ оконъ открывался видъ на Вишеру, которая обвивала усадьбу какъ бы серебрянымъ поясомъ, на протпвуположный ея берегъ, довольно крутой, и на многочисленные монастыри и церкви, окружающие Новгородъ (\*\*). Наперекоръ предположеніямъ Петербургской публики и даже нъкоторыхъ высшихъ сановниковъ, опасавшихся, что дозволеніе изгнаннику поселиться въ такой близи отъ столицы есть только первый шагъ къ милости, за которымъ тотчасъ посл'ядуетъ полное ея возвращеніе, Сперанскому суждено было провести въ этомъ скромномъ, хотя и привътномъ угол-

<sup>(\*)</sup> Позже, когда его купили въ собственность военнаго поселенія, опо было перепменовано мызою Сперанкою.

<sup>(\*\*)</sup>  $\Gamma$ -жа Багрѣева описала Великополье, иносказательно, съ разными поэтическими прикрасами, въ извѣстномъ сочинении своемъ: «Les pélérins russes à Jérusalem» (Bruxelles et Leipzig, 1854).

къ-почти два года. Впрочемъ самъ онъ, по крайней мъръ въ первое время; едва ли и разсчитывалъ на лучшее: напротивъ, понимая страхъ своихъ непріятелей, онъ думалъ только о томъ, какъ бы избъгнуть всякаго вившияго шума и затанться въ своемъ уединенін. «Для меня—писаль онъ Масальскому 3 декабря 1814—вся сила въ томъ, чтобъ забыли о бытіп моемъ на семъ свѣтѣ», и далѣе прибавлялъ: «я живу по прежнему, не принимая пикого; хотя многіе вызывались и самъ вице-губернаторъ (\*) дёлалъ мий предложенія посьтить меня здісь, по я до времени уклопился». Вообще, наученный горькимъ опытомъ, Сперанскій, въ то время, уже иначе смотръль на свъть, нежели въ годы своего счастія. «Я никогда—писаль опъ 6 япваря 1815—не удивляюсь худымъ ноступкамъ людей и, напротивъ, всякое добро отъ нихъ для меня неожиданно». Дов'врчивость его къ человъчеству на минуту ослабла и онъ какъ бы съ радостною надеждою ждаль часа покончить со всёмъ земнымъ. Въ томъ же самомъ письмъ мы находимъ слъдующія строки, въ отвътъ на поздравление его съднемъ рождения: «такъ-то, мой любезный другъ, время течетъ и все сближается къ въчности. Мысль сія должна быть главнымъ нашимъ поздравленіемъ при вступленіи въ новый годъ: ибо никогда не должно забывать, что мы всв въ дорогв и возвращаемся въ наше отечество, кто съ котомкою на плечахъ, кто на ръзвой четвернъ, но всъ войдемъ въ одии ворота....»

Въ самомъ началѣ пребыванія своего въ Великопольѣ, Сперанскій располагалъ было, какъ новый Цинциннатъ, приняться самъ за соху: «пачинаю входить въ экономію — писалъ онъ Масальскому (22 декабря 1814):—прошу покорно ме-

<sup>(\*)</sup> Инколай Назарьевичъ Муравьевъ, въ это время псправлявшій должность Новгородскаго губернатора, позже статсъ-секретарь и сенаторъ.

ня, какъ повичка, надвлить книгами, какія вы сами признаете по сей части нуживишнии и полезивишнии. Я знаю, что ихъ на нашемъ языкъ много; но ни объ одной не имъю понятія». Потомъ, въ первыхъ дняхъ 1815 года, онъ опять писаль: «съ новаго года я припялся поближе за здёшнюю экономію и учусь ей съ удовольствіемъ. Вы увидите, что черезъ годъ я буду говорить о ней съ вами какъ профессоръ». Но, вопреки этимъ предсказаніямъ, хозяйство, состоявшее мен'ве ч'ємъ изъ сотни крестьянъ, безъ фабричныхъ заведеній, не могло долго его занимать. Онъ скоро возвратился къ прежинит своимъ вкусамъ и весь предался наукъ и воспитанию, своей дочери. Послъднее требовало большаго и прилежнаго труда, потому что въ Нижиемъ и Перми къ нему сдёланъ былъ только приступъ. Врагъ всякаго педантизма и даже слишкомъ большой учености въ женщинахъ, Сперанскій не столько преподавало дочери, въ обыкновенномъ значенін этого слова, сколько читалъ съ нею, въ особенности же разговариваль. Эти разговоры были всего важибе. Его современники помиять еще, какою возвышенностію отличались его бесёды; съ какою пластическою ясностію онъ пзлагаль предметы самые отвлеченные; какую логику и убъдительность имъли его доводы; какая, наконецъ, точность и вмъстъ поэзія была въ его выраженіяхъ. При урокахъ и въ сообществъ такого наставника, дочь его не могла не выдти одпою изъ просвъщеннъйшихъ и вообще примъчательнъйшихъ, въ умственномъ развитін, женщинъ (\*). И такою точно впосл'єдствіп и была

<sup>(\*)</sup> Когда позже, уже изъ Пензы, дочь Сперанскаго прівхама въ Петербургъ и явилась въ дом'в графа Кочубея, посл'вдній писаль ея отцу (18 октября 1818): «признаюсь вамъ, что образованіе ея не мало меня удивило. Ми'в представлялось вещью невозможною въ Перми и Пенз'в им'вть средства къ воспитанию. Г. Цейеръ просв'єтилъ меня, изъясня, что занимались онымъ вы исключительно».

Елисавета Михайловна, которая, за исключеніемъ пзящныхъ искусствъ, инкогда ин у кого не училась, кромъ своего отца. Онъ часто заставляль ее читать и декламировать лучшихъ поэтовъ, иногда даже испытывать собственныя свои силы въ стихосложени; но, встричая съ одобрительною улыбкою написанное ею, удерживалъ дъвушку, легкою проніею, а по временамъ и строгою критикою, отъ того, чтобы она свои слабыя стихотворенія не приняла въ самомъ деле за поэзію (\*). Никто-и это подтвердятъ, по собственному опыту, остающіеся еще въ живыхъ ученики Сперанскаго (\*\*) —не ум'йлъ лучше его обуздывать суетное тщеславіе и въ тоже время поощрять и оживлять всякое благородное стремленіе къ совершенствованію. Сверхъ дочери, онъ въ Великополь усердно занимался еще другимъ, любезнымъ ему существомъ. У него гостила тамъ довольно долго г-жа Вейкардтъ съ дочерью, тогда молоденькою д'ввушкою (\*\*\*), тою самою Сонюшкою, которую онъ, въ перепискъ съ ея матерью, называлъ «l'enfant de mon coeur,» и о которой, въ поздивишихъ его письмахъ къ дочери, такъ много строкъ, дышащихъ теплотою искренняго чувства. Съ этою «Сонюшкою» Сперанскій, и прежде и послъ, постоянно переписывался по-французски, единственно для образованія ея слога, возвращая полученныя отъ нея письма съ своими поправками. Во время ея гощенія въ Великопольв, онъ успвль также пройти съ нею полный курсъ Закона Божія по Люмеранскому в вро-

<sup>(\*)</sup> Позже, уже въ двадцатыхъ годахъ, пъкоторыя изъ ея стихотвореній были помъщены въ «Сынъ Отечества».

<sup>(\*\*)</sup> Мы разумѣемъ здѣсь образовавшихся подъ его руководствомъ молодыхъ людей.

<sup>(\*\*\*)</sup> Впосл'єдствій она вышла замужь за статскаго сов'єтника Потгенполя и, овдов'євь, нівсколько лість находилась при воснитаній малолістныхь дістей Цесаревича Пасл'єдника Александра Пиколаевича, пып'є царствующаго Государя Императора.

исповъданію, и въ такой степени, что дъвушка, явясь въ Петербургъ на конфирмацію, не только не потребовала никакого дальнъйшаго приготовленія, но даже удивила пастора своими свъдъніями.

Собственныя ученыя занятія Сперанскаго въ Великопольъ были и многочисленны и разнообразны. Знавъ, языковъ, только Французновѣйшихъ пзъ скій и Англійскій, опъ, въ изгнанін, частію въ Перми, но особенно въ деревит, еще болте усвоилъ себт посабдий и началь учиться-одинь, безь учителей, преимущественно по Библін—языку Еврейскому (\*). Сверхъ того сохранилось множество написанныхъ имъ въ Великополь в разсужденій содержанія юридическаго, философическаго, богословскаго и частію мистическаго, которыя онъ набрасываль на бумагу но мере того, какъ мысль зараждалась въ его умѣ, или была возбуждаема чтеніемъ. Это-отрывки, не состоящіе ни въ какой взаимпой между собою связи, но имфющіе, почти всф, своеобразное достоинство, какъ по содержанію, такъ и по изможенію. Большая ихъ часть еще находится въ рукописи и ожидаетъ просвъщеннаго издателя (\*\*). Но всего усидчивъе занимался Сперанскій въ деревнъ патристикою. Найдя въ сосъдственной обители св. Саввы Вишерскаго довольно полное собраніе прим'вчательн віших в твореній отцовъ церкви, онъ углубился въ нихъ всею пытливостію своей души п, по собственному его выраженію, -«отъ гоне-

<sup>(\*)</sup> Ивмецкому языку онъ выучился уже поэже, въ Пензв.

<sup>(\*\*)</sup> Одио пространное разсуждение о предметахъ религозныхъ, въ формѣ письма къ П. А. Словцову отъ 6-го августа 1813-го, было напечатано, по съ пропусками, въ Москвитлишнъ 1845 г., № 3-й, Матеріалы, стр. 4. Иѣкоторыя статьи юридическаго содержанія, хранящіяся въ Императорской публичной библютекѣ, помѣщены Н. В. Калачевымъ въ издаваемомъ имъ «Архивѣ историческихъ и практическихъ свѣдѣній, относящихся до Россіи».

ній человъческихъ уходиль на небо». Вотъ какъ, поэже (19-го января 1817), онъ давалъ отчетъ въ этихъ занятіяхъ князю А. Н. Голицыну: «Въ Перми, и потомъ наиболье въ деревнъ, составилъ я избранныя мъста изъ твореній Таулера. Сочинитель сей, безъ сомнѣнія, вамъ извъстенъ; множество отрывковъ изъ него въ разныхъ мъстахъ у пасъ напечатано, но нигдъ нътъ въ иълости. можеть быть отъ того, что онъ, по высоть его попятій. часто паритъ подъ облаками и скрывается почти изъ виду. Избранныя мѣста́ всѣ вразумительны. Они составляють книгу не много менте Подражанія. Оть сей работы родилась у меня другая. Я рёшился, въ деревенскомъ уединенін, пройти всф творенія св. отцовъ, пачиная отъ перваго вѣка. Выписывая и замѣчая то, что казалось мнъ наиболъе свойственнымъ нашему въку и потребностямъ нашего времени, я не дошелъ еще и до средины, имъвъ уже кипы записокъ, но ничего совершеннаго и ловольно выработаннаго, чтобъ представить публичному чтенію. Одна только выписка, подъ названіемъ: избранныя мъста изъ бесъдъ св. Макарія Великаго, кажется мив довольно оконченною. Я составиль ее изъ перевода покойнаго архимандрита Монсея и жалблъ, что не имблъ при себѣ подлинника».

Во внутренней, домашней жизни нашего отшельника въ Великопольъ было два періода: одинъ, пока находилась при немъ его теща, другой — послъ ея удаленія. Характеръ г-жи Стивенсъ, еще болье раздражившійся отъ несчастій, постигшихъ ее и ея зятя, въ деревенскомъ уединеніи сдълался несноснье чьмъ когда либо и приводиль въ отчаяніе весь домъ. Страшась дурнаго вліянія этого характера на свою дочь, въроятно и самъ потерявъ всякое терпьніе, Сперанскій рышплся отправить тещу въ Кіевъ, къ ея племянинць, жившей тамъ, какъ мы уже

знаемъ, възамужствъ за докторомъ Бунге. Въ апрълъ 1815-го г-жа Стивенсъ выбхала изъ Великополья, почти противъ своей воли; но зять сдёлаль для нея все, что только позволяли небогатыя его средства. «Вамъ извъстно, —писалъ онъ Масальскому-что я давно желаль разстаться съ Елизаветою Андреевною. Посл'я многих в усплій усп'яль я, наконецъ, дъло сіе привесть къ концу. Послъ завтра она отправляется, и навсегда уже, въ Кіевъ..... Я даю ей порядочное содержаніе, т. е. на первый годъ наличными внередъ 5000 р., а въ послъдующіе буду ей доставлять отъ 2000 до 3000. Никакія жертвы для меня туть не страшны. Такимъ образомъ вы найдете здёсь одну хозяйку, Лизу (его дочь), и эта хозяйка рада будетъ вамъ душевно: ибо никогда не раздёляла она ни чувствъ, ни правилъ первой.» Г-жа Стивенсъ не долго, впрочемъ, пользовалась вспомоществованіемъ своего зятя: она умерла, въ Кіевѣ, въ началѣ 1816-го года. «Ея уже ивтъ болве на свъть; —писалъ тогда Сперанскій Цейеру-мпръ ея праху. Мнѣ пишутъ что, за пъсколько дней до кончины, она глубоко покаялась и съ искреннимъ сокрушеніемъ говорила о своемъ прошедшемъ-тъмъ болъе мы должны примириться съ ея па-MATEM.

Внѣшнихъ развлеченій въ Великопольѣ было немного. Хозяннъ, сколько изъ осторожности, столько и по всегдашней привычкѣ, продолжалъ вести образъ жизни самый уединенный, никого къ себѣ пе приглашалъ и самъ ни къ кому не ѣздилъ. Хотя уже не было никакой явной преграды свободному къ нему доступу (\*), по

<sup>(\*)</sup> Преграды—такъ, но надзоръ все еще продолжалъ существовать. 22-го октября 1814 было повое предписаніе отъ Вязмитинова правившему должность губернатора Муравьеву. Ему вмёнялось въ обязанность: 1) имёть бдительное наблюденіе, чтобы переписка Сперанскаго была доставляема въ Петербургъ, для доклада Государю; 2) увёдомлять о всёхъ

пользовались этимъ правомъ весьма пемногіе, большею частію только тѣ, которые и съ начала его опалы открыто выражали свою пріязнь къ нему, не боясь, виѣшними ея изъявленіями, повредить себѣ и своей будущности. Кромѣ Цейера и г-жи Вейкардтъ, которые иѣсколько разъ гостили въ Великопольѣ; губернатора Сумарокова, однажды тамъ обѣдавшаго; вице-губернатора Муравьева, иногда пріѣзжавшаго съ сыномъ своимъ Николаемъ (бывшимъ генералъ-губернаторомъ Восточной Спбири, графомъ Амурскимъ), тогда еще ребенкомъ; наконецъ Масаль-

лицахъ, съ которыми онъ будеть имъть «тъспую связь, знакомство или частое обращение»; 3) сообщать также «обо всемь въ отношении къ настоящему положению его, что можеть быть достойно примичания»; «Впрочемъ-прибавляль Вязмитиновъ, какъ нъкогда Балашовъ Инжегородскому губернатору-Его Величеству угодно, дабы г. тайному совѣтнику Сперанскому, во время пребыванія его въ деревнѣ своей, оказываема была всякая пристойность по его чину.» Муравьевъ, съ своей стороны, кажется, очень тяготился ролью лазутчика; по крайней мъръ всв отвъты его были уклончивы и довольно неопредълительны. Такъ, касательно переписки, онъ доносиль: «Долгомь считаю замътить, что ежели бы г. Сперанскій и имѣль, или бы желаль имѣть ее въ какомь либо отношении значущемъ и сокровенномъ, то онъ можетъ ее производить независимо отъ почты и явныхъ путей, чрезъ своихъ свойственниковъ и посредствомъ его собственныхъ людей. Но за всёмъ тёмъ, во исполненіс высочайшаго повельнія, я бунтельньйше стану паблюдать, чтобы переписку г. Сперанскаго, какого бы рода ни была, ежели не избъжите моего выдыция, усмотренню вашему представлять». Воть еще выписки изъ ивкоторыхъ другихъ разновременныхъ донесеній Муравьева: «г. тайный совътникъ Сперанский съ прібзда своего въздешнюю свою усадьбу живеть съ семействомъ своимъ уединенно, выблжая только въ сосъдственный; ему: мопастырь св. Саввы для слушанія божественной службы». (Это же повторялось потомь еще и всколько разъ, почти въ тъхъ же самыхъ словахъ). . . . «Завхавшему къ нему исправнику опъ оказаль всякую въждивость и привътливость, изъявивъ желаніе пріобръсть къ себъ благопріятство здъщнихъ дворянъ». . . . «Здъсь открыто извъстио о прівздв его сюда, но на счеть его пребыванія общество совершенно равнодушно». . . . «Онъ здоровъ и кажется быть совершенно спокоенъ».

скаго и Могилянскаго, являвшихся по хозяйственнымъ дібламъ; Великополье лишь изръдка видъло иъсколькихъ Петербургскихъ гостей: Лубяновскаго, Аверина, Лазарева, сепатора Захара Яковлевича Карибева, Оедора Петровича Аьвова и пр. (\*) Еще разнообразилось и сколько уединеніе Великопольскаго помъщика сближениемъ его съ названною выше обителью Саввы Вишерскаго. Сперанскій очень часто ъздилъ туда, лътомъ, въ лодкъ, а зимою въ простыхъ деревенскихъ саняхъ парою, иногда даже и въ одну лошадь. При входъ въ церковь, онъ, по старинному обычаю православныхъ, самъ давалъ свъчнику деньги и, перекрестившись, кланялся на всѣ стороны; становился всегда за правый клиросъ и тамъ слушалъ службу, съ видимымъ вниманіемъ (\*\*). Тогдашній «строитель» Іоасафъ, изъ дворянской фамиліи Бороздиныхъ, прежде гвардейскій офицеръ, быль человъкъ съ иъкоторымъ образованиемъ, но почти дътски простосердечный. Какъ духовный отецъ Великопольской семьи, онъ, при пспов'єдяхъ дочери, очень простодушно обвиняль себя въ тъхъ же слабостяхъ, въ которыхъ она сама ему каялась и предостерегаль ее, молоденькую дъвушку, наиболъе противъ собственныхъ своихъ пороковъ, именно обжорства и сластолюбія, да еще наклопностикъ крѣнкимъ напиткамъ! Раскаяніе не рѣдко доводило его до слезъ, и тогда опъ не скрывалъ, какъ, при всемъ уважени къ христіанскимъ доброд втелямъ отца Петра, тяготится безпрестаннымъ его присмотромъ. Этотъ отецъ Петръ быль

<sup>(\*)</sup> На вопросъ г. Лонгипова о томъ, видълся ли Сперанскій, живя въ Великопольъ, съ Державинымъ, проводившимъ лъто обыкновенно въ своей Зваикъ, тоже близъ Новгорода, можно, кажется, утвердительно отвъчать: иътъ; пначе это непремъпно было бы записано въ восноминанияхъ г-жи Багръевой, за то время особенно подробныхъ.

<sup>(\*\*)</sup> Часть этихъ свъдъній собрана была для насъ, въ 1847 году, по распоряженно духовнаго начальства, отъ остававшихся еще въ монастыръ иноковъ и послушниковъ того времени.

человъкъ совсъмъ другихъ свойствъ. Аскетъ, съ блъднымъ, исхудалымъ лицомъ, съ длинною и ръдкою бородою, съ огненнымъ взглядомъ, онъ наложилъ на себя обътъ не отходить на на минуту отъ своего начальника и следоваль за нимъ повсюду, какъ бы олицетворенная его совъсть. Впалыя его щеки представляли разительную противуположность съ полнымъ и веселымъ лицомъ отца Іоасафа. Онъ говориль мало, по смыслъ его рѣчей былъ необыкновенно глубокъ; ѣлъ еще менѣе, довольствуясь, вмёсто обёда, однимъ сухимъ хлёбомъ, и подъ рясою своею втайн в носиль верши. Этоть суровый инокъ успѣль, кажется, приковать къ себъ особенное вниманіе Сперанскаго, всегда увлекавшагося всъмъ таниственнымъ и необычайнымъ. «Настоятель Саввы Вишерскаго въ отлучкъ-писаль онъ Цейеру. Разговоръ, заведенный мною на дияхъ, случайно, съ заступающимъ его мъсто отцомъ Петромъ, вразумилъ меня, что опи вовсе не чужды высшимъ степенямъ созерцательной молитвы. Гдф почерпнули они эту тайиу? Такъ-то справедливо, что безпритязательное простосердечіе идетъ, исполнискими шагами, даже и по пути знаній. Часто, пресмыкаясь по землі, оно головою касается неба». Оба инока, Іоасафъ и Петръ, были обычными посътителями Великополья; по кромъ того Сперанскій не рѣдко приглашаль къ себѣ и остальную братію, иногда для служенія молебновъ и панихидъ, иногда просто для бесёды: Съ этими гостями своими онъ обходился ласково и почтительно и никого изъ нихъ не отпускалъ отъ себя не падъливъ по возможности, такъ что въ монастыръ не было ему другаго имени, какъ «отецъ и кормилецъ нашъ». Монахамъ очень также правилось, что онъ обновиль церковь въ своемъ номъстьи и поставиль въ ней новый иконостасъ, а виъсто деревянной колокольни, построилъ каменную. Во всемъ, здѣсь разсказанномъ, видио сердце

бывшаго государственнаго секретаря, по видна также и обыкновениая смътливость его ума. Какъ прежде въ Перми, какъ послъ въ Пензъ, Сибири и, между близкими къ нему, въ Петербургъ, такъ точно онъ умъль заставить полюбить себя и въ Вишерской обители. Не меньшая любовь окружала его также и въ дом' и между крестьянами. Пережившіе (въ 1847 году) свид'ятели жизни Сперанскаго въ Великопольъ изображали его человъкомъ набожнымъ, благочестивымъ, необыкновенио снисходительнымъ и добрымъ; «мы-говорили они-все сще продолжаемъ его поминть и благословлять его память». Любя общественное богослуженіе, онъ, для своихъ домочадцевъ, былъ приміромъ и домашией молитвы и трудолюбія. Вспомнимъ, что то время, но понятію объ отношеніяхъ пом'єщиковъ къ крібпостнымъ, ръзко отличалось отъ поздижищаго и только очень немногіс владёльцы заботились о правственности и благосостоянін своихъ людей. Теперь, наприміть, странно слышать, что Сперанскій возбуждаль удивленіе и, частію, неудовольствіе состдей, давая своимъ дворовымъ, кромт пищи, одежды и обуви, отъ 21/2 до 5-ти руб. ежем всячнаго жалованья (\*) и даря приближени вішимъ, въ дни ихъ имяпинъ, по 25-ти руб.; тогда это казалось неумъстнымъ баловствомъ. Попечительность свою онъ распространялъ и на крестьянь; бъдныхъ безденежно снабжаль скотомъ и лошадьми и всёхъ вообще, въ болёзии, лекарствами, деньгами и пр. Случалось, что во время прогулокъ по полямъ онъ находиль работинковъ, спавшихъ на голой землъ; тогда, если было по близости ствио, онъ тотчасъ бралъ его въ охапку и бережно клалъ имъ подъ головы, «чтобъ они не

<sup>(\*)</sup> Послъ, въ Сибири и въ Петербургъ, опъдаваль имъ отъ 10-ти до 15-ти рублей, которые увольняемымъ за старостию обращались въ пенсию.

простудились». Мужички, видно, высоко это ценили, потому что болье тридцати льть хранили о томъ преданіе. Такое же отеческое общеніе между Великопольскимъ пом'ьщикомъ и крестьянами было и при всѣхъ другихъ случаяхъ. Баринъ, по словамъ ихъ, запрещалъ имъ пить на работъ холодную воду, высылая изъ своего дому квасъ; заказываль употреблять горячіе напитки не во время и безъ нужды, и грозиль, если въ томъ его не послушають, тяжелымъ отвътомъ на судъ Божіемъ; повторялъ имъ, но часту, о мирѣ и согласіи между собою и съ сосѣдями; вообще наставляль ихъ какъ жить «по христіански и по крестьянски»; наконецъ, встръчаясь съ ними, самъ первый кланялся, чтобъ и всколько смягчить грубость ихъ правовъ. Человъколюбіе свое онъ распространяль и на чужихъ: такъ прохожіе по большой Московской дорогі, заходя въ его усадьбу, всегда находили тамъ пріють, нищу и посильное вспоможеніе.

Какъ многія изъ этихъ подробностей ин маловажны, мы не почли себя въ правѣ ихъ обойти: онѣ представлены здѣсь съ той самой точки зрѣнія, съ которой были намъ сообщены, и въ разныхъ отношеніяхъ обрисовываютъ Сперанскаго не менѣе чѣмъ его письма.

## H.

При всемъ, однако же, христіанскомъ смиреніи и уповапін, при всемъ наружномъ спокойствін, истинный покой, въ существѣ, далекъ быль отъ сердца опальнаго. Чѣмъ далѣе подвигалось впередъ время, тѣмъ болѣе его терзали продолжавшіяся подозрѣнія публики, какъ бы оправдываемыя долговременностію самой ссылки; терзало, вѣроятно, отсутствіе государственной дѣятельности послѣ прежняго огромнаго поприща; терзали, накойецъ, и помыслы честолюбія, которые горѣли въ немъ неугасимо, не смотря на вею безънсходность изгнанія. И напрасно дочь, въ своихъ воспоминаніяхъ, говоритъ, что, въ жизни съ нею и для нея, отецъ находиль свое блаженство и не искалъ, не надѣялся, не желалъ никакой перемѣны. Молодая дѣвушка не могла угадать тайныхъ его думъ и влеченій. Доказательство опибочности ея взгляда мы находимъ въ письмахъ, которыя отецъ ея, вдругъ и безъ всякаго виѣшняго къ тому повода, отправилъ, можетъ быть скрытно отъ нея, къ Государю и къ графу Аракчееву.

«При удаленіи меня отъ лица Вашего—писаль онъ Государю въ іюль 1816-го—Ваше Императорское Величество сонзволили мит сказать что «во всякомъ другомъ положеніи «дълъ, менье затруднительномъ, Ваше Величество употре-«били бы много времени и способовъ на подробное разсмо-«тръніе моего поведенія и свъдъній, до Васъ дошедшихъ».

«Съ того времени доселѣ, пятый годъ находясь подъ гиѣвомъ Вашего Величества, я не преставалъ однако же надъяться разрѣшенія судьбы моей.

«Время, вивсто смягченія монхъ обстоятельствъ, ожесточаетъ мое положеніе; оно усиливаетъ ввроятность вмвияемыхъ мив преступленій; ослабляетъ способы къ моему оправданію; стираетъ следы, по конмъ можно бы еще было дойти до истины; утверждаетъ, самою продолжительностію, общее о винв моей мивніе, и вдали, въ концв жизни, трудами, бвдствіями и посрамленіемъ исполненной, указуетъ—безчестный гробъ.

«Именемъ правосудія и милости, кои один доставляють Государямъ славу прочную и благословеніе небесное, именемъ ихъ умоляю Ваше Величество обратить на судьбу мою Всемилостивъйшее Ваше вниманіе и ръшить ее такъ, какъ Богъ Вамъ въ сердце вложитъ».

Писать къ Аракчееву для Сперанскаго было, конечно,

трудиве. Едва ли можно предполагать, чтобы въ ихъ прежнихъ отношеніяхъ не существовало, хотя отчасти, чувства соперничества и взаимной ревности другъ къ другу. Потомъ изъ нихъ одинъ упалъ, другой, хотя и посторонній въ трагической драмв его паденія, безмврно возвысился. Падшему ничто не давало ни падежды, ни права ожидать, чтобы вознесенный захотвлъ подать ему руку помощи, а между твмъ, для достиженія цвли, надобно, необходимо было прибытнуть къ этой мощной рукъ. Какъ искусство Сперанскаго рышило такую задачу?

«Хотя ничёмъ — писалъ онъ Аракчееву — не заслужилъ я особениаго къ себё вниманія вашего сіятельства, но зная, по многимъ опытамъ, и любовь вашу къ справедливости и преданность Государю Императору, осмёливаюсь просить васъ, милостивый государь, поднести, при удобномъ случаё, прилагаемое при семъ письмо.

«Дозвольте мий сопроводить его ийкоторыми объясненіями. Я не смёль подробностію ихъ обременять винманіе Всемилостивийшаго Государя, но просиль бы ваше сіятельство довести до свёдёнія Его Величества то изъ нихъ, что изволите признать уважительнымъ.

«Гиъвъ Государя для всякаго долженъ быть великою горестію; обстоятельства, въ коихъ я оному имълъ несчастіс подвергнуться, безмърно увеличили его тягость.

«Время двукратной моей ссылки, особливо послъдней изъ Нижияго въ Пермь; образъ, коимъ она быда произведена, и безполезно-жестокія формы, кои при семъ исполнителями были употреблены; злыя разглашенія, вездѣ меня сопровождавшія, —все сіс вмѣстѣ посслило и утвердило общее миѣніс, что, бывъ уличенъ, или по крайней мѣрѣ подозрѣваемъ въ государственной измѣнѣ, однимъ милосердіемъ Государя я спасенъ отъ суда и послѣдней казни. Таково точно есть положеніе, въ которомъ я нахожусь че-

тыре года съ половиною. Я не утруждалъ Его Величество инкакими жалобами, никакими доносами, ожидая все отъ Его собственнаго великодущія.

«Между тёмъ слёды сего происшествія временемъ изглаждаются; моди, въ немъ участвовавшіе, один умираютъ, другіе отъ службы уклоняются; пройдетъ еще годъ, другой, и для меня не будетъ уже способовъ къ оправданію; забудутъ подробности лицъ и словъ, и останется въ намяти одно общее впечатлёніе великой вины, молчаніемъ покрытой. Такимъ образомъ я сойду во гробъ въ видѣ государственнаго преступника, оставя дочери моей въ единственное наслёдство безчестное и всёхъ проклятій достойное имя.

«Заслужиль ди я сіп ужасы?

«Надежды мон на правосудіе и милосердіе Государя непоколебимы, по чёмъ болёе проходитъ времени, тёмъ болъе послёдствія гибва Его тяготбютъ надо мною.

«Авадалюдей, постигнутыхъ обстоятельствами, болже или менъе моимъ подобными, постепенно разръщаются; неужели для меня одного великодушіе Его навсегда закрыто, для меня, который и теперь еще никому не уступить въ чистотѣ намъреній и въ душевной къ Нему преданности? Умалчиваю зд'Есь, что разстроено и почти разрушено маленькое мое состояніе; умалчиваю, что у меня дочь нев'єста, а кто же захочеть или посмъеть войти въ родство съ человъкомъ, подозрѣваемымъ въ столь ужасныхъ преступленіяхъ; умалчиваю о множествъ горестныхъ для меня подробностей; не желаю возбуждать состраданія тамъ, гдъ дъло идеть о справедливости. Есть два средства исторгнуть меня изъ сихъ бъдствій. Или дать мит судъ съ моими обвинителями: если обыкновенные судебные обряды покажутся для сего несвойственными, то коммиссія или комитетъ, временно для сего составленные, могли бы скоро все кончить. Я знаю, сколько я при семъ отваживаю, когда сравниваю себя съ силою моихъ обвинителей; но я столько увъренъ въ чистотъ моихъ намъреній и въ великодушін Государя, что подвергаю себя всякому суду, который не захочетъ меня судить безгласно и безотвътно. Или же, когда сіе средство представится по чему либо несовиъстнымъ, не возможно ли было бы ръшить все самымъ простымъ, хотя несравненно менъс удовлетворительнымъ образомъ: это есть доставить мит способъ оправдать себя, противъ словъ, не словами, а дълами, отворивъ мит двери службы?

«Въ какомъ бы званіи пли степени гражданскаго порядка, въ столицѣ ли, пли въ отдаленіи, гдѣ бы и какъ бы ии угодно было Государю Императору употребить меня, я смѣю принять на себя строгую обязанность, точнымъ и вѣрнымъ исполненіемъ Его воли, изгладить всѣ горестныя воспоминанія, кои лично о свойствахъ монхъ могли бы еще въ душѣ Его Величества оставаться.

«Есть точка зрѣнія, съ коей все случившееся со мною можетъ представиться въ видъ менъе кругомъ, нежели то было въ самомъ дёлё: «Въ 1812 году, по вошедшимъ «донесеніямъ, Государь Императоръ соизволилъ удалить «секретаря своего отъ службы; нынѣ, по подробномъ раз-«смотрънін, находя донесенія сін недоказанными, Его Ве-«личество соизволяеть его употребить паки на службу».--Тутъ ничего нътъ особеннаго, или чрезвычайнаго. Но ваше сіятельство симъ однимъ вдругъ измфрить можете и чувство строгой необходимости, заставляющее меня поступить на сію м'ру, и силу желанія моего посвятить Его Величеству все то, что я имбю, и наконецъ твердое мое упованіе что, съ помощію Божіею, върнымъ и точнымъ исполненіемъ священной Его воли я или пристыжу, или заставлю молчать враговъ монхъ-единое возмездіе, которое я дозволю себъ отъ нихъ когда либо требовать.

«Какое право им'єю я обременять васъ, милостивый государь, всёми сими подробностями? По истин'є, шикакого, кром'є долговременной моей привычки уважать вашу справедливость и приверженность къ Государю, по коей всякая черта правосудія Его и великодушія должна вамъ быть драгоцівна.

«Осмѣливаюсь присовокупить еще одно обстоятельство: я не знаю, и точно не знаю, въ какой степени и въ чемъ именно судьба моя связана съ Магницкимъ; но если сіе въ обстоятельствахъ дѣла существуетъ, то ваше сіятельство легко себѣ представить можете, что не могу и не долженъ я ничего желать для себя, не желая и не прося равнаго для него».

И такъ, не одной уже свободы и забвенія, какъ прежде изъ Перми, не одного дозволенія «скрыть остатокъ скорбныхъ дней своихъ въ деревиѣ», просилъ теперь Сперанскій. Онъ былъ и свободенъ, и возвращенъ на свое пепелище, и, казалось, забытъ; по, по обычному стремленію сердца и желаній человѣческихъ, никогда не остающихся неподвижными, жаждалъ снова другаго, большаго.

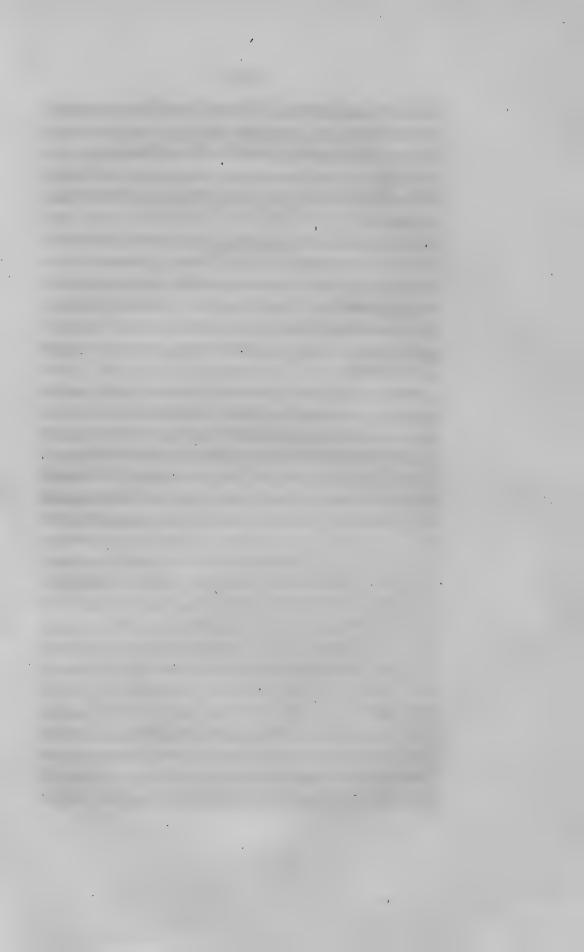



# HACTH HETBEPTAM.

ВОЗВРАЩЕНІЕ СПЕРАНСКАГО НА СЛУЖБУ И КЪ ЛИЦУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I-го.

1816-1825.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Возвращение Сперапскаго на службу; Сперанский губерпаторомъ въ Пензъ:

#### I.

Аракчеевъ, въ эту эпоху, уже былъ могущественнымъ временщикомъ. «Съ начала 1816 года—сказано въ запискахъ приближенившшаго къ нему въ то время человвка, статсъ-секретаря Василія Романовича Марченко---Аракчеевъ началь все по маленьку прибирать къ рукамъ, отвѣчая, однако, всякому, что шпкакой отдельной части не пметь, а займется одиниъ поселеніемъ войскъ. Дела совета рекъ нему поступили, по комитету министровъ шительно началъ также докладывать онъ, а министрамъ назначено было столько предметовъ, конмъ входить съ пред-ПО ставленіями въ комптетъ, что пнымъ шичего не оставалось къ личному докладу Государю.» Такимъ зомъ, безъ всякихъ пышныхъ титуловъ, даже безъ гласнаго назначенія, Аракчеевъ, въ существъ, сдълался, еще болье чёмъ прежде Сперанскій, истиннымъ первымо министромъ, средоточіемъ всей гражданской, частію и военной администрацін. «Дъйствую Вашимъ умомъ», отвъчаль онъ, низко ч. IV.

кланяясь, когда Государь спрашиваль его мивнія, а между тъмъ, работящій безъ устали, чуждый всьмъ семейнымъ и свътскимъ развлеченіямъ, мрачный и суровый, самовластный до деспотизма, взыскательный до тираніи, колкій и бдкій до самаго немилосердаго сарказма, съ желбэною волею, съ математически-точною исполнительностію, --- онъ съумъль достигнуть такой степени милости и вліянія у Императора Александра I, какою никто и пикогда у него пе нользовался. «Безъ лести преданный»—девизъ, который быль пожаловань въ гербъ Аракчееву, еще въ его молодости, Императоромъ Павломъ-поставилъ себя на безсмѣнную стражу къ сердцу своего Монарха и силою обстоятельствъ, столько же какъ п новымъ направленіемъ мыслей Александра, уже навсегда быль ограждень отъ всякой опасности соперничества. Аракчеевъ не говорплъ по-французски (\*), не являлся въ обществахъ, жилъ съ величайшею, почти патріархальною простотою; по зная, что аристократы изъ подъ тишка прикидываются будто бы, въ душъ, презираютъ его и покоряются ему только по наружности, онъ, внутренно, ставилъ себя выше всъхъ ари-

<sup>(\*)</sup> Въ «Военно-Энциклопедическомъ Лексиконъ» сказано что Аракчеевъ, во время нахожденія своего въ тогдашнемъ артиллерійскомъ и инженерномъ корпусь, «особенно отличался успьхами въ военно-математическихъ наукахъ, а къ наукамъ словеснымъ не имъль особой наклонности». Нынъ составленіемъ подробной біографіи Аракчеева занимается генераль-маіоръ Василій Оедоровичъ Ратчъ, который уже и напечаталъ, въ майской книжкъ «Военнаго Сборника» за 1861-іі годъ, начало своего превосходнаго, основаннаго на самыхъ тщательныхъ изысканіяхъ, труда, подъ скромнымъ заглавіемъ: «Свъдънія о графъ А. А. Аракчеевъ». Здъсь, въ противуположность слышанному нами отъ нъкоторыхъ современниковъ, бывшихъ въ близкихъ отношеніяхъ къ Аракчееву, сказано что онъ «говорилъ по-французски, но выговоръ его былъ весьма шершавый». Далъе прибавлено что по-пъмецки онъ говорилъ довольно бъгло.

стократовъ и торжествовалъ видя ихъ постоянио у своихъ ногъ.

Вотъ еще и всколько словъ объ этой любопытной личности, заимствованныхъ изъ характеристики, которую сообщилъ намъ одинъ умный наблюдатель, спискавшій особенную милость Аракчеева въ послёдніе годы его значенія и пользовавшійся, въ тоже время, полнымъ благоволеніемъ. Сперанскаго. Эти черты, пе смотря па ихъ отрывочность, показались намъ не безполезными для разъясненія послёдующаго положенія Сперанскаго, особенно за тотъ періодъ времени, когда онъ снова возвратился ко Двору.

Чуждый даже самаго обыкновеннаго свътскаго образованія, не ум'ввшій грамотно написать простой резолюцін, графъ Аракчеевъ уважалъ, однако, реальныя науки, и когда умёль и хотёль обнять своимь умомь какое либо начало. предложенное ему въ раціональныхъ выраженіяхъ, то уже оставался ему навсегда в рень и браль на себя всв последствія. Закаленный въ царствованіе Павла І-го, страстный уставщикъ и истиниый прототипъ развившейся, впоследствін, бюрократической на все опеки, наконецъ непоколебимый, для самого себя, ревнитель произвола личной власти, онь, для другихь, любиль, напротивь, обставлять всякій шагъ писанными уставами, требуя буквальнаго ихъ исполненія. Если ему и были обязаны своимъ началомъ некоторыя коллегіальныя учрежденія, то единственно всл'єдствіе его недовърія къ подчиненнымъ, о которыхъ опъ, говоря вообще, имъть всегда самое невыгодное мивніс; но предполагать въ подобныхъ учрежденіяхъ какое инбудь взаимное содбіїствіе членовъ на пользу дёла и службы казалось ему, какъ невоплощенная и всякая другая отвлеченность, одною мечтою. Страсть къ регламентаціп не была въ пемъ, запиствованіемъ, ни подражаніемъ, что впрочемъ, ни доказывается его самостоятельными трудами по устрой-

ству артиллерін за время, когда онъ состояль ея инспекторомъ. Правила, которыми Аракчеевъ руководился въ служебной дъятельности, можно было подвести подъ слъдующія формулы: 1) порядокъ, основанный на единообразін; 2) строгость, сопровождавшая каждое постановлепіе опредъленіемъ взысканія за его парушеніе, или за непсполненіе; 3) непрерывный трудъ, почти динамическая работа всёхъ лицъ, поставленныхъ къ дёлу; отсюда 4) требованіе во всемъ срочности и мелочный учеть времени, отдаваемаго служебнымъ обязанностямъ. Въ точномъ исполненіи этихъ обязанностей не существовало для него никакихъ другихъ гарантій кром'є наказаній. Но какъ, въ отношении къ самому себъ, Аракчеевъ не слишкомъ строго держался постановленныхъ правилъ, то служба при немъ не представляла ничего върнаго, хотя съ другой стороны опъ не любилъ мънять людей и выходъ изъ непосредственной своей зависимости затрудниль почти тюремнымъ средствомъ (\*). Впрочемъ дядюшка, какъ приближенные титуловали Аракчесва промежь себя, Сила Андреевичь, какъ они называли его въ обществахъ, боле любилъ унизить человъка, опошлить его, лишить уваженія, нежели терзать и мучить, оставляя посл'єднее только на случай строптивости массъ и для прим'вра. Главнымъ орудіемъ его внъшпей дъятельности была изобрътениая имъ собственная Государева канцелярія. Она пом'єщалась у него на дому; въ нее стекались всъ дъла, шедшія въ докладъ

<sup>(\*)</sup> Извъстно, что офицеровъ, вышедшихъ въ отставку изъвойскъ отдъльнаго корпуса военныхъ поселеній, если они желали вступить вновь на службу, дозволено было принимать въ нее не иначе, какъ непремънно опять въ томъ же корпусъ (высочайшія повельнія марта 1822-го и 4 іюля 1825 годовъ. Послъднее напечатано и въ Полномъ Собр. Зак. № 30.413).

къ Государю; въ ней же хранились всё меморіп и другія бумаги съ собственноручными высочайшими отмѣтками, и пр. Въ дъйствительности, собственная канцелярія была тогда аттрибутомъ министра докладчика, который, оставаясь самъ, какъ говорятъ на Западъ, безъ портфеля, занималъ, однако, посредствомъ этой канцеляріп, первое мѣсто между министрами.

«Впрочемъ—заключаетъ сообщившій намъ эти замѣт-ки—работать съ Аракчеевымъ было легко, легче нежели съ Сперанскимъ. Первому можно было предлагать и докладывать, послѣднему, никогда не нуждавшемуся въ сторонией инпціативѣ,—только отдавать на исправленіе. Отъ перваго можно было ждать неудовольствія и сердца, отъ послѣдняго—задачи и урока.»

Кончимъ нашъ очеркъ характеристики Аракчеева ссылкою на анекдотъ объ офицерѣ Балясниковѣ, разсказанный въ запискахъ покойнаго С. Т. Аксакова (Встрѣча съ Мартинистами, въ «Русской Бесѣдѣ» 1859 года, № 1, стр. 46). Этотъ анекдотъ, вмѣстѣ со многими ему подобными, показываетъ, что настойчивость и твердость со стороны подчиненныхъ производили въ Аракчеевѣ что-то въ родѣ изумленія, очень похожаго на страхъ, и въ такихъ случаяхъ опъ — уступалъ; напротивъ нокорность и безотвѣтность только ободряли его злость.

## II.

Въ іюлѣ 1816-го года, въ то время, когда Сперанскій писалъ приведенныя нами нисьма, Государь посѣтилъ Аракчеева въ Повгородскомъ селѣ его Грузинѣ, уже начинавшемъ пріобрѣтать историческую извѣстность какъ мѣсто, куда стекались на поклоненіе всѣ, искавшіе мило-

сти его владъльца. Въ Петербургской публикъ это посъщение тотчасъ породило разные толки. Заговорили и о Сперанскомъ. Один утверждали, что опъ былъ потребованъ Александромъ въ Грузино, для свиданія съ нимъ, при этомъ просился въ сенаторы и, послъ предстоявшей въ то время поъздки Государя въ Москву, будетъ вызванъ обратно въ Петербургъ. Другіе все это отрицали и находили возвращеніе его въ столицу несбыточнымъ.

Догадка последнихъ оказалась справедливе.

Одно изъ отыскаиныхъ нами писемъ Сперанскаго къ Аракчееву, гораздо поздивищаго времени (28 мая 1820-го), несомивнно свидътельствуетъ, что они видълись въ 1816-мъ году, и видълись дъйствительно—въ Грузинъ. «Я иду прямымъ путемъ—писалъ первый—и не озираюсь въ сторону, исполняя тъмъ совътъ одного добраго пустынника, еще въ 1816-мъ году въ обители его Грузинъминъ данный» (\*). Достовърно также, что это именно свиданіе ръшило тотъ переворотъ въ судъбъ бывшаго государственнаго секретаря, который самъ онъ какъ бы предуказывалъ въ письмахъ своихъ изъ Великополья; но достовърно и то, что Александра въ Грузинъ въ это время не было: рескриптъ 1819-го года — мы придемъ къ пему въ свое время—доказываетъ, что Государь не видълъ Сперанскаго, съ роковаго 17 марта 1812-го, до 1821-го года.

Однимъ сентябрскимъ вечеромъ 1816-го года Великопольская семья сидѣла за чайнымъ столомъ; вдругъ является фельдъегерь. Сперанскій тренетною рукою вскрыль привезенный имъ накетъ. Первою въ пакетѣ бумагою было собственноручное инсьмо графа Аракчеева изъ Москвы, отправленное 30-го августа, т. е. въ день тезоименитства Императора Александра и наканупѣ выѣзда его оттуда.

<sup>(\*)</sup> Грузино находится въ 70-ти верстахъ отъ Великополья.

«Письмо вашего превосходительства Государю Императору—писаль графь—я имѣлъ счастіе представить и Его Величество изволиль читать не только оное, но и ко миѣ вами писанное. Какая же высочайшая резолюція послѣдовала, оное изволите увидѣть изъ прилагаемой копіи именнаго указа; даннаго правительствующему сепату.»

Указъ, отъ того же числа, былъ слѣдующаго содержанія:

«Передъ начатіемъ войны въ 1812-мъ году, при самомъ отправленіи моемъ къ армін, доведены были до свъдънія моего обстоятельства, важность коихъ принудила меня удалить отъ службы тайнаго совътника Сперанскаго и дъйствительнаго статскаго совътника Магницкаго, къ чему, во всякое другое время, не приступиль бы я безъ точнаго изследованія, которое, въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, делалось невозможнымъ. По возвращении моемъ, приступиль я къ винмательному и строгому разсмотрѣнію поступковъ ихъ и не нашель убъдительныхъ причинъ къ подозрвијямъ. Потому, желая преподать имъ способъ усердного службою очистить себя въ полной мере, всемилостивъйше повельваю: тайному совътнику Сперанскому быть Пензенскимъ гражданскимъ губернаторомъ, а дъйствительному статскому сов'єтнику Магиицкому Воронежскимъ вице-губернаторомъ.»

Окончательная редакція этого указа стоила большаго труда и многихъ колебаній, хотя уже самъ Сперанскій нѣ-которымъ образомъ подготовилъ ее въ своемъ письмѣ изъ Великополья. Извѣстно что Императоръ Александръ былъ весьма требователенъ относительно изложенія бумагъ и не рѣдко, при предметахъ болѣе важныхъ, задавалъ писать одинъ и тотъ же проектъ вдругъ нѣсколькимъ лицамъ, послѣ чего выбиралъ нанболѣе ему правившійся, въ которомъ, впрочемъ, самъ еще часто дѣлалъ собственноручныя испра-

вленія. Марченко, находившійся тогда при Государ'в въ Москей, разсказываль намъ, что въ настоящемъ случай четыре раза пересочинямъ указъ п всв четыре раза Государь оставался имъ педоволенъ. Въ своихъ запискахъ Марченко объ этомъ умалчиваетъ и пишетъ только: «указъ о Сперанскомъ сочинны Государь самъ, а Аракчеевъ, изъ излишней, въроятно, осторожности, спряталъ отпускъ у себя, чего съ другими бумагами не дѣлалъ.» По словамъ самого Сперанскаго, слышаннымъ отъ него, не за долго до его кончины, однимъ изъ приближенныхъ къ нему, фраза: «желая преподать имъ способъ усердною службою очистить себя въ полной мъръ», была придумана Аракчеевымъ. «Не приписывайте ее Александру Павловичу-прибавилъ Сперанскій: нътъ; Государь совствит иначе быль ко мнт расположенъ.» Но замътимъ главное: ему, и съ этимъ назначениемъ, не быль разръшень прівздь въ Петербургь. Аракчеевь, пересылая новому губернатору копію съ указа, такъ заключиль свое препроводительное письмо: «Государю Императору пріятно будеть, если вы, милостивый государь, отправитесь изъ деревии прямо во назначенную вамъ ибернию (\*).»

Перемѣна, послѣдовавшая въ участи бывшаго Государева любимца, не могла не поразить всѣхъ своею неожиданностію. Память о величіи Сперанскаго и о внезапномъ паденіп его та́къ еще была свѣжа, что возвращеніе его спова

<sup>(\*)</sup> Вследъ за указомъ состоялись особыя повеленія о томъ: 1) чтобы Сперанскому, сверхъ положенныхъ въ то время, по званію губернатора, 3000 р. жалованья и столовыхъ, производить и тё 6000 р., которые были ему назначены въ Перми, и 2) чтобы выдать ему на путевыя издержки единовременно 6000 р. Спустя мене двухъ мёсяцевъ после этого (29 октября 1816), по докладу министра финансовъ Гурьева о приближеніи срока аренды, пожалованной Сперанскому въ 1804-мъ году (мызы Аагофъ), велено было продолжить ее на новыя 12 лётъ.

въ службу подъйствовало на умы, по словамъ одного современника (\*), почти наравит съ полученною, не за долго нередъ тъмъ, въстью о бътствъ Наполеона съ острова Эльбы. Но туть были и другіе поводы къ удивленію: указъ, объявляя о несуществованін «уб'єдительных» причинъ къ подозр'єніямъ», въ то же время требоваль, однако, «очищенія отъ подоэръній новою службою», и лицу, занимавшему постъ государственнаго секретаря, одному изъ первыхъ сановниковъ имперін, такую «очистительную» службу назначаль—въ губернаторской должности. Эта странность тотчасъ дала поводъ и къ разнымъ слухамъ. Предположено-заговорили въ Петербургъ-какое-то преобразование въ управлении губерній; д'вло начнется съ Пензенской, и Сперанскій за т'вмъ именно туда назначенъ, чтобъ положить твердое основаніе новому порядку. Друзья его, однако, не слишкомъ радовались этому назначенію. Общій и словоохотливый пхъ органъ, Масальскій, писалъ новому губернатору: «ваши непріятели будуть выдумывать ко вреду вашему всв возможные способы, и вамъ, въ новомъ служеніи, предстонтъ самый большой подвигъ.» Но самъ Сперанскій смотр'влъ на дёло иначе. По дальновидной своей прозорипвости, а можетъ статься и вследствіе Грузинскаго разговора, онъ тотчасъ попяль истинную цёль своего опредёленія, казавшагося для другихъ такимъ двусмысленнымъ. Онъ: во-первыхъ, быль паконець-вполнѣ свободень (\*\*); во-вторыхъ, назначался на мъсто, хотя, конечно, не выдерживавшее никакого сравненія съ прежнимъ, но, все таки, видное, мѣсто,

<sup>(\*)</sup> Диевникт Л. И. Голенищева-Кутузова.

<sup>(\*\*) «</sup>Благодарент вашему сіятельству—писалт онт Аракчееву восемь літт спустя (16-го іюня 1824 года)—что вспоминили меня вт Великопольт. Я никогда не забуду что вт семт мітт получиль я отт васт первую вітть, первый знакт моего оживленія.»

которое открывало ему средства склонить на свою сторону общественное мижніе и пріучить публику къ мысли, что онъ снова можетъ быть призванъ къ дѣламъ государственнымъ. Въ этомъ смыслѣ онъ тотчасъ же, еще изъ Великополья, написалъ Масальскому: «Я получилъ указъ (т. е. копію отъ Аракчеева) прямо изъ Москвы, и съ тѣмъ самымъ курьеромъ, который съ нимъ (т. е. съ подлинникомъ) отправленъ былъ въ Петербургъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ и весьма благосклонное письмо отъ графа Аракчеева. Какъ бы ии судили въ Петербургѣ, но я душевно радъ и совершенно доволенъ. Для перваго шагу, это гораздо болѣе нежели я ожидалъ. Вы увидите—и я имѣю на это доказательства (\*),—что все прочее пойдетъ какъ по маслу.»

На этотъ разъ Сперанскому дали нужное время собраться не торопясь. Главная забота была о дочери. Въ тайной надеждь, что новое назначение есть только временное п даже непродолжительное, отецъ ръшился не брать дъвушки съ собою и отправить ее на зиму въ Петербургъ. Подъ благовиднымъ предлогомъ, для однихъ-окончанія ея воспитанія, для другихъ-неизв'єстности еще какъ устроится Пензенское его хозяйство, она была ввърена г-жъ Вейкардтъ. Косьма Михайловичъ и Цейеръ тоже остались въ Петербургъ. Первый былъ тогда такъ боленъ, что не могъ никуда двинуться, а на последнемъ тотчасъ отразился лучь милости, просіявшій надъ его благод втелемъ. Состоявъ, съ марта 1812-го года, внъ всякой службы, Цейеръ вдругъ, въ декабръ 1816-го, «во уважение прохожденія имъ разныхъ должностей съ отличною похвалою и знаніемъ, также долговременнаго пребыванія въ настоящемъ чипъ,» былъ пожалованъ въ статскіе совътники и определенъ въ коммиссио составленія законовъ.

<sup>(\*)</sup> Доказательства этп заключались, в роятно, въ какихъ пибудь об щаніяхъ, данныхъ ему тоже въ Грузинъ.

Отправясь изъ Великополья 1-го октября, Сперанскій посътиль, по пути, свою родину, село Черкутино, гдъ пробыль, у матери п родныхъ, цёлый день. Оттуда онъ поъхаль во Владиміръ. «Здъсь—пишеть намь (упомянутый уже выше въ одномъ мъстъ нашей книги) свойственникъ его, ключарь Владимірскаго собора Чижевъ — Михаилъ Михайловичь, прибывъ на 12-е число вечеромъ, остановился въ нумерѣ у купца Свѣшникова, поутру посѣтилъ сперва губернатора А. Н. Супонева, потомъ архіерея Ксенофонта; отъ него забхаль въ домъ къ моей тещъ, Татьянъ . Матвъевнъ Смирновой, особенно имъ любимой и уважаемой (\*); здѣсь бесѣдовалъ онъ цѣлый часъ, инлъ кофе и закусиль, а потомъ въ 12-мъ часу, пригласивъ меня съ собою, отправился пъшкомъ въ семинарію, гдъ уже ожидали его начальники оной и учителя съ учениками. При входъ въ семпнарскій корпусь, въ передней онаго комнатъ, представлялся ему одинъ изъ бывшихъ его учителей по Владимірской семпнаріи, оставившій ее, помнится, еще въ 1801-мъ году, отецъ протојерей каоедральнаго собора И. И. Пъвницкій. Миханлъ Михайловичь тотчасъ узналъ сего старца, съ признательно-радостнымъ чувствомъ подошелъ къ нему подъ благословение и благосклонно пригласиль его сопроводить себя по классамъ семинаріп; по взаимныхъ паданій на кольни одного передъ другимъ, о чемъ говоритъ г. Лонгиновъ, не было (\*\*). Проходя по всѣмъ клас-

<sup>(\*)</sup> Двоюродная сестра и, пъкогда, воспитательница Сперанскаго, о которой мы говорили въ 1-й части нашего труда.

<sup>(\*\*)</sup> М. Н. Лонгиновъ заимствовалъ свой разсказъ изъ «Москвитянина» 1848-го года (№ 8, критика, стр. 38), гдѣ напечатано было, что когда Сперанскій, при посъщеніи Владимірской семинаріи, подошелъ къ Пѣвицкому подъ благословеніе, то старецъ благословиль—и упалъ на колѣни; Сперанскій сдѣлалъ тоже, и оба залились слезами. Между тѣмъ въ этомъ анекдотѣ была и прикраса, и ошибка. Прикраса обпаруживается теперь, изъ вышеприведенныхъ словъ свидѣтеля-очевидца, отъ котораго,

самъ, опъ съ любовію смотр'влъ на учениковъ и съ зам'ятнымъ волненіемъ припоминаль отцу ректору Іоспфу (послѣ архіерею Смоденскому), что самъ нъкогда учился въ этой семинарін. Въкласст богословія онъ засталь на кафедрт прежняго своего знакомца, профессора П. И. Подлинскаго (нын в проживающаго на покоб Черниговскаго архіепископа Павла). изъ воспитанниковъ 1-го курса С.-Петербургской духовной академін, вспомниль его и приняль отъ него въ даръ отпечатанную тогда впервые церковно-библейскую исторію Филарета. Вышедши изъ семинарскаго корпуса, Михаилъ Михайдовичь радушно простился съ протојереемъ Пъвницкимъ и, раскланявшись съ отцомъ ректоромъ и наставниками, отправился въ свою квартиру, гдф принялъ визитъ губернатора: за тъмъ въ 3 часа вздиль на объдъ къ нему, а оттуда по пути посътиль еще дома два, три, нъкоторыхъ родственниковъ своихъ и въ последнемъ изъ нихъ распростивнись со всёми, отправился на квартиру-сбираться въ путь, а въ ночь и убхалъ». Посъщение это произвело своего рода впечатленіе и на тогдашнихъ Владимірскихъ семинаристовъ, Одинъ изъ нихъ, П. П. Никитскій (служащій теперь въ почтовомъ въдомствъ), разсказывалъ намъ, что Сперанскаго сопровождаль и архіерей, и что семинаристы, которые, не видавъ отъ роду ни одного государственнаго сановника, привыкли почитать своего владыку высшимъ существомъ въ мірѣ, крайне изумились, когда «этотъ первый изъ смертныхъ» сталъ уступать мъсто и отдавать почетъ какому-то человъку въ нанковомъ сюртукъ вишневаго цвъта (дорожный парядъ Сперанскаго). «Кто-думали они-можетъ

копечно, не укрылась бы подобная сцена; ошибка же состоить въ томъ, что посъщене Владимірской семинаріи отнесено въ «Москвитянинъ» къ 1812-му году, когда Сперанскаго везли къ мъсту его заточенія; тогда никто не позволиль бы ему такой остановки во Владиміръ, а еще менъе такой почетной ему встръчи.

быть этотъ полубогъ, которому самъ преосвященный нашъ кланяется?»

По прівздв новаго губернатора въ Пензу (20-го октября), онъ ноставилъ себъ нервымъ дъломъ извъстить объ этомъ того, которому считалъ себя обязаннымъ своимъ назначенісмъ. Вотъ собственноручный отвѣтъ (отъ 28-го ноября 1816-го) Аракчеева: «Благодарю васъ, что вы увъдомили меня о благополучномъ своемъ прибытін къ мѣсту. Сожалью, что моя Грузпиская пустыня не въ Пензенской губернін; она бы, конечно, усовершенствовалась, им'я такого начальника какъ ваше превосходительство. Но я увъренъ, что вы и въ Пеизъ вспомните какъ спо пустынь, такъ и игумна оной, который ипчего такъ не желаетъ, какъ жить въ опой спокойно и тогда-то, ваше превосходительство, будетъ пріятно принять (sic) и посієщеніе ваше, въ чемъ я, кажется, и не сомивваюсь. Хотя вы, милостивый государь, по знаніямъ вашимъ и пужны государству на службъ; но всему есть граница и предъль, то можетъ быть еще и вы, подъ старость свою, оснуете спокойствие свое также въ Новгородскихъ предвлахъ и тогда-то Грузинскій пгумень будеть прівэжать къ вамъ наслаждаться бесёдами вашими и вспоминать прошедшее, приготовляясь оба къ будущему; и симъ-то только, кажется, способомъ можно спокойно и равнодушно войти въ врата вѣчныя. Я сегодия фду въ свою пустыню праздновать храмовой праздникъ св. апостола Андрея (30-го поября), гдё конечно буду помнить и того, коему съ почтеніемъ пребуду навсегда, и пр.»

### III.

Сколько вообще ни сильно были вооружены умы противъ Сперанскаго, однако же простой, по крайней мѣрѣ, народъ не вездѣ считалъ его за измѣнника. Напротивъ, мѣстами,

между прочимъ и въ Пензенской губерніи, ходиль, съ самого 1812-го года, довольно громкій говоръ, что Государевъ любимецъ былъ оклеветанъ, и многіе помѣщичьи крестьяне даже отправляли за него заздравные молебны и ставили свъчи. Дослужась-говорили они-изъ грязи до большихъ чиновъ и должностей и бывъ умомъ выше всъхъ между сов'ятниками царскими, онъ сталь за кръпостных, подаль Государю проекть объ освобожденіп ихъ и тімь возмутиль противь себя всёхъ господъ, которые, за это собственно, а не за предательство какое нибудь, ръшились его погубить. Припомнимъ, что уже и въ то время всякое произшествіе, всякій указь, всякій почти акть правительства, сколько нибудъ выходившіе изъ ряда обыкновенныхъ событій, были относимы простопародьемь къ его постоянной, задушевной мысли-освободиться отъ криностной зависимости. Послѣ этого не трудно себѣ представить, что если низшіе классы въ губернін обрадовались назначенію начальникомъ ея Сперанскаго и торопились, когда онъ прібхаль, взглянуть на него какъ на невиннаго страдальца: то чиповники п дворянское сословіе, преимущественно же пом'вщики, при тогдашнемъ взгляд'в на вещи, встрътили его съ самымъ сильнымъ предубъжденіемъ. Брань и пенависть людей, постигнутыхъ дъйствіемъ указа 1809-го года, т. е. большею частію полуграмотныхъ подьячихъ, не могла имъть, въ глазахъ новаго губернатора, особеннаго въса, потому что самихъ подьячихъ народъ во всѣ времена и отъ всей души ненавидѣлъ; но непріязнь дворянъ, сильныхъ и въ губерпін и связями своими съ Петербургомъ, была для него вопросомъ очень важнеобходимо привлечь нымъ. Вполнъ понимая какъ и ихъ на свою сторону, онъ поспъшиль тотчасъ же, въ первые двое сутокъ послъ своего прибытія, объжхать всѣ Пензенскія знаменитости, не дожидаясь ПХЪ BII-

зитовъ и представленій. Это произвело свое д'яйствіе. предупредительность и любезность обращенія обворожими всёхъ, особенио же совершенно обезумъли его привътовъ губерискія аристократическія старушки. 31-го октября, черезъ десять дней послѣ пріѣзда въ Пензу, Сперанскій уже могъ написать Масальскому: «Вы легко повърпте моимъ педосугамъ, представивъ меня здёсь среди дёль для меня новыхъ и людей пезнакомыхъ. Слава Богу, однако же, все, кажется, идетъ весьма удачно: дёла проясняются, люди эпакомятся; всё причины имъю заключать, что меня полюбять....» Вскоръ энергическія міры, припятыя имъ противъ взбунтовавшихся крестьянъ большаго пом'вщичьяго села Кутли, дали дворянамъ возможность узнать, достовърно и на опытъ, образъ мыслей губернатора въ предметѣ; напболѣе ихъ интересовавшемъ. Убъдились, что онъ не поддерживаетъ затъйливыхъ притязаній крестьянь, не потакаеть имь (\*), и сь тъхъ норъ губернія стала иначе смотрѣть на новаго своего начальника, чему во многомъ способствовали и старинные его друзья, Столышины, богатые и значущіе пом'єщики Пензенской губерніп: одинь, изв'єстный намь Аркадій Алексъевичъ, другой—Григорій Даниловичъ, въ то время губернскій предводитель, котораго Сперанскій рекомендоваль потомъ Гурьеву «какъ человека съ весьма дельнымъ

<sup>(\*)</sup> Но тотъ же губернаторъ, педолго спустя, доказалъ что опъ не намъренъ смотръть сквозь пальцы и на тпранство номъщиковъ. Одипъ изъ нихъ, съ большими связями, засъкъ своего крестьянина до смерти. Сперанскій безношадно подвертъ его суду, который имълъ послъдствіемъ ссылку виновнаго въ Сибирь. Тотчасъ же послъ своего пріъзда опъ съ такою же строгостію окончиль дъло, тянувшееся до тъхъ поръ лътъ десять, объ одной помъщицъ, истыкавшей несовершеннольтняго своего двороваго перочиннымъ ножемъ до смерти за то, что онъ не досмотръль за ея кроликомъ.

умомъ и благородивішими правилами, хотя и носящаго на себѣ самый ветхій и нынѣ уже малонзвѣстный чинъ кригсъ-цалмейстера 6-го класса.» Весною 1817-го года Пензенскій губернаторъ сдѣлался и Пензенскимъ помѣщикомъ. На деньги, занятыя у вдовы Баташова, съ которымъ опъ состоялъ прежде въ сношеніяхъ по опекѣ графовъ Шуваловыхъ, Сперанскій кунилъ имѣніе Ханеневку (въ 25-ти верстахъ отъ Пензы), за 150,000 р. асс., въ надеждѣ довести доходъ съ него до 30,000 р. (\*). «Дѣло приближается къ концу—писалъ онъ Масальскому передъ самымъ совершеніемъ купчей— и каждый день становится для меня привлекательнѣе. Продолженіе аренды и жалованья еще болѣе развязываетъ миѣ руки и заставляетъ пренебречь всѣ сомиѣнія о разглашеніяхъ. Пусть говорятъ что хотятъ: миѣ пора уже къ сему привыкнуть.»

Переходъ пзъ отвлеченной сферы законодательства къ дъйствительному управлению и отъ начертания теорій къ самому процессу ихъ исполненія на м'єсть, во многомъ быль разочаровать Сперанскаго. Съ каждымъ днемъ болбе и болбе удостовърнясь въ ограниченности средствъ новаго своего званія и въ томъ, что несравненно легае было предписывать образь двиствія, нежели самому дыйствовать, онъ, послъ первой пожудки по губерији, писаль одному изъ друзей своихъ: «Сколько зла и сколь мало способовъ къ псправлению! усталость и огорчение были однимъ послъдствіемъ моего путешествія.» Въ письмѣ къ другому лицу, разсуждая о своемъ положенін, онъ изъяснялся такъ: «Скажу откровенно: иногда мив кажется, что я могъ бы дёлать лучше и болёе, нежели подписывать вёдомости

<sup>(\*)</sup> Въ этомъ разсчетѣ Сперанскій совершенио ошибся. Ханенсвка, въ которой было 383 души и 4,000 десят. земли, никогда не давада ему и 12.000 р. дохода,

и журналы губернскаго правленія; пбо въ семъ почти существенно заключается вся наша инвалидная губериская служба. Такъ мнится мий въ минуты, въ часы, а иногда и въ цълые дни, когда бъетъ меня самолюбіе; по образумясь, я нахожу, что безразсудно было бы желать пуститься въ бурпое море, на утлой ладьв, безъ твердой надежды въ успъхъ, а сей надежды, по всъмъ разсчетамъ здраваго смысла, имъть я не могу. Явное противуръчіе: всю жизнь желать покоя и уединенія и, въ самую почти минуту событія, опять погнаться за суетою!»—«Скажите Сергію Семеновичу Уварову (\*)—еще писалъ онъ Цейеру—что одно изъ величайшихъ моихъ наслажденій было бы къ нему ппсать; но я долженъ еще нъкоторое время хранить строгоевоздержаніе. Я живу въ такой странѣ и въ такомъ положеніп, что мн нельзя не только писать, но и мыслить о предметахъ высшаго рода, а писать о бездёлкахъ, къ нему, и совъстно и стыдно. Скажите ему Гораціевъ стихъ: incedo per ignes suppositos cineri doloso, и онъ, върно, проститъ мнъ невольное мое молчание.»

Желая знать какія преданія сохранились на мѣстѣ за время управленія Сперанскаго Пензенскою губерніею, мы обращались съ вопросомь о томъ къ одному изъ преемниковъ его въ губернаторской должности, г. Панчулидзеву, который приказаль, вслѣдствіе того, составить для насъ записку изъ разсказовъ тамошнихъ старожиловъ. «Образъ управленія Михайла Михайловича и всѣ его дѣйствія по исполненію своихъ обязанностей—говорить эта записка—равно правились всѣмъ сословіямъ. Исполненіе своей должности онъ началъ тѣмъ, что открылъ всѣмъ и каждому свободный и самый легкій къ себѣ доступъ. Всѣ формальныя просьбы, всѣ словесныя, даже самыя маловажныя жалобы, опъ

<sup>(\*)</sup> С. С. Уваровъ былъ тогда президентомъ академіи наукъ.

готовъ былъ принимать съ утра до вечера и разрѣшаль ихъ не дозволяя ни себъ, ни другимъ, малъйшей медленности, такъ что знатный и ничтожный, богатый и бъдпый, видъли равно быстрое по просьбамъ своимъ распоряженіе, пе им'тя уже причинъ бояться проволочекъ со стороны низшихъ чиновниковъ. Въ первые полгода къ нему поступало множество жалобъ на убздныхъ чиновниковъ, но потомъ ихъ совсвиъ уже не было, ибо его строгость, принятыя имъ мфры и личный разборъ жалобъ скоро прекратили лихопиство тамъ, гдъ оно показывалось. Особенпое вниманіе обращаль онъ на писателей просьбъ недёльныхъ, строго ихъ преслъдуя, и въ его управление не было въ Пензъ ябедниковъ. Къ подчиненнымъ своимъ Михайло Михайловичь быль внимателень и ласковъ. Отличая достойныхъ, онъ, въ два съ половпною года, исходатайствоваль имъ наградъ болъе, нежели было получено оныхъ съ самаго открытія губернін въ 1801-мъ году.»

Эта записка была намъ доставлена спустя семь лътъ послѣ смерти Сперанскаго. Но и лесть, пногда, не менѣе упорпа чёмъ ненависть, преслёдуя человёка даже за гробомъ. Приведенный нами отзывъ слишкомъ оффиціальноодностороненъ, слишкомъ, такъ сказать, секретарски изложенъ, чтобы имъть къ нему безусловную въру. Будемъ искреннъе. Сперанскій, по другимъ нашимъ свъдъніямъ, сдълаль не менъе лучших предшественниковъ и преемниковъ своихъ въ губернаторской должности, сдёлалъ, в фроятно, все что мого; по, при назначенномъ этой должности кругъ власти и при ея зависимости отъ всъхъ начальствъ, далеко ли простирались самые предълы такой возможности? Сверхъ того, какими орудіями предлежало ему дійствовать? Мъстныя канцеляріп, п до него п при немъ, были жалкія, большею частію—начиная съ собственной губернаторской — совершенно безграмотныя. Подьячихъ, правда, онъ

держаль въ страхъ, но этимъ почти все и ограничивалось. Чтобы имъть людей по способнье, не доставало даже матеріальных в средствъ. При курст ассигнацій на серебро какъ 100: 25-ти, жалованья производилось секретарю въ губернскихъ мъстахъ 250 и много 300, лучшему столоначальнику 120 и много 130 р. асс. Тотъ секретарь губернскаго правленія, котораго Сперанскій засталь при своемъ опредъленін, страдаль запоемь, а секретарь приказа общественнаго призрънія, исправлявшій должность губернаторскаго, быль страстный картежникь и не умъль составить ни одной бумаги, хотя бы нѣсколько выходившей изъ общей колен; замънить ихъ было некъмъ, и отъ того губернаторъ все, сколько нибудь важное, долженъ былъ писать самъ. Наконецъ въ должностяхъ совътпиковъ и другихъ, которыхъ замъщение зависъло отъ Петербурга, онъ, частию, тоже терпъль людей малодостойныхъ, какъ потому что не желаль придавать себв видь вмышательства въ распоряженія, исходившія свыше, такъ и по удивительной переносчивости и списхождению кълюдямъ и ихъслабостямъкачеству, доходившему у него, во всѣ времена, можетъ быть даже до некотораго излишества.

Не смотря на то, при доброжелательств Сперанскаго, при его обходительномъ обращеніи, при томъ обаяніи особеннаго рода, которое невольно дъйствовало на каждаго кто къ нему приближался, наконецъ и при продолжавшемся содъйствіи Стольпиныхъ, все Пензенское населеніе полюбило своего губериатора и славило его какъ благодътеля края. По этому самому, мы писколько не удивились найдя въ бумагахъ адресъ, поднесенный ему, отъ имени дворянства, 15-го января 1819-го года, и даже готовы вършть въ полную искренность этого оффиціальнаго акта, выражавшагося слъдующимъ образомъ: «Дворянство Пензенской губерніи, въ положеніи своемъ, поручило мнѣ (т. е. губерискому

предводителю) изъявить предъ лицомъ вашего превосходительства чувства жив в шей и должной его благодарности за оказываемое всегда попеченіе о пользахъ дворянскихъ и то участіе, которое ваше превосходительство всегда принимать изволите въ нуждахъ всъхъ и каждаго.» Съ своей стороны Сперанскій тоже очень полюбиль Пензу. Прежде чёмъ прівхала къ нему туда дочь, онъ писаль ей: «Ты хочешь чтобы я даль тебь понятіе о Пензь. Поставь въ нѣкоторую цѣну, что я о ней передъ тобою столь долго модчаль, или мало говориль. Я боялся тебъ ее хвалить, точно такъ какъ та мать, которая боялась, чтобъ ея ребенокъ не попросилъ себъ лупы. Скажу вообще: если Господь приведеть насъ съ тобою здёсь жить, то мы поживемъ здёсь покойне и пріятиче, нежели где либо и когда либо доселъ жили. Правда, что мы съ тобою и не избалованы, но и то правда, что здёсь люди, говоря вообще, предобрые, климать прекрасный, земля благословенная....

Вотъ еще ивскольно анекдотовъ объ административной жизни Пензенскаго губернатора, заимствованныхъ изъ другой записки, которую составилъ для насъ чиновникъ Лысовъ, бывшій при немъ однимъ изъ старшихъ столоначальниковъ губернскаго правленія и докладывавшій дёла во время бользин секретаря.

Въ каждый воскресный и праздничный день, послѣ обѣдни, Сперанскій, непремѣино и не смотря ни на какую погоду, бывалъ въ тюремиомъ замкѣ и въ заведеніяхъ приказа общественнаго призрѣнія, гдѣ все осматривалъ и распрашивалъ каждаго арестанта о причинѣ и времени содержанія. «Ну, друзья мон—оканчивалъ онъ потомъ обыкновенно—день ныпче праздпичный, давайте помолимся Богу о прощеніи нашихъ грѣховъ и чтобъ Онъ далъ намъ силы терпѣливо спосить наши скорби и песчастія.» Послѣ этого свя-

щенникъ начиналъ молебенъ (\*), за которымъ слѣдовалъ обѣдъ. Отвѣдавъ каждаго кушанья, губернаторъ, при выходѣ, всегда оставлялъ что инбудь на улучшеніе арестантской инщи.

Молодыхъ чиновниковъ, сколько нибудь подававшихъ надежды, онъ всегда отличалъ, приближалъ къ себѣ, лично за ними наблюдалъ и почасту давалъ имъ совѣты. «Молодой человѣкъ—говаривалъ онъ имъ—долженъ вникать въ возложенную на него обязанность и прилежать къ ней со всѣмъ раченіемъ. Пиры, вечера́ и т. п. не должны для него существовать. Берите примѣръ съ меня; такъ я и самъ поступалъ съ первой молодости: это средство одно откроетъ вамъ путь къ успѣхамъ и счастію.»

Однажды въ кабинетъ его вошло, по дѣламъ службы, нѣсколько должностныхъ лицъ, и всѣ съ подвязанными щеками. «Это что такое?—спросилъ онъ—не мода ли новая?» Ему объяснили, что въ городѣ—эпидемическая зубная бользанъ. Онъ тотчасъ подошелъ къ столу, написалъ рецентъ и сказалъ: «вотъ вамъ, господа; берите по этому реценту изъ аптеки капли, прикладывайте ихъ на хлопчатой бумагѣ на больные зубы, и никогда не будете страдать этою мучительною болѣзнью.»—И точио, лекарство его оказалось такимъ благодѣтельнымъ, что и теперь еще продается въ Пензенскихъ аптекахъ подъ названіемъ: зубныя капли Сперанскато (\*\*\*).

Если случалось кому пибудь изъжителей губерніи незаконно пропграть справедливую тяжбу, то о такихъ дѣлахъ Сперанскій тотчасъ принималъ на себя, по мѣрѣ возможности и обстоятельствъ, доводить до свѣдѣнія высшаго

<sup>(\*)</sup> При тюремных замках въ то время еще не было церквей.

<sup>(\*\*)</sup> Сперанскій всобще пивль большую охоту лечить. Въ Спбири славились у него ликеръ подъ названіемъ *Пеизенской водки*, и какое-то красное полосканье, которому онъ имѣлъ рецептъ.

правительства, съ ходатайствомъ объ ихъ пересмотръ. Вотъ, изъ нъсколькихъ, одинъ примъръ, удивившій Пензенскихъ жителей степенью вниманія къ его предстательству. У экономическихъ крестьянъ села Пурдошекъ верховными межевыми властями были отсуждены земли, изстари имъ припадлежавшія и находившіяся вблизи ихъ селенія, съ нарѣзкою имъ, въ замѣнъ, другихъ отдаленныхъ и неспособныхъ къ хлѣбопашеству. Крестьяне, не находя себъ защиты и правосудія, ръшились, по своей простотъ, отстанвать собственность силою, и каждогодно, при уборкъ съна, выходя на старпниые свои луга, сгоняли тъхъ, кому они были отданы по ръшению; при чемъ не обходилось безъ дракъ и иногда случались даже убійства. Это возобновлялось болье пяти льть сряду; каждый годъ наряжались слёдствія, учреждался судъ, многихъ изъ крестынъ наказывали, телесно и ссылкою въ Сибпрь. Последнее решение сената состояло въ томъ, чтобы, изъ числа главныхъ виновниковъ, трехъ наказать кнутомъ и четырехъ плетьми, а сверхъ того изъ 350-ти человъкъ, участвовавшихъ въ дракъ, наказать розгами черезъ девять десятаго. Указъ сената пришель въ то самое время, когда Сперанскій вступплъ въ должность. Первою заботою его было: какъ исполнить такое рфшеніе, не подвергиувъ паказанію, помимо виновнаго, невинныхъ? Онъ началъ съ того, что остановилъ приведеніе въ исполненіе указа и вытребоваль къ себъ все производство дъла; удостовърясь же изъ него, что источникъ постоянныхъ ссоръ заключается въ иссправедливомъ решении гражданскаго пска, а еще болье въ неправильномъ псполненіи этого рышенія, представиль о томъ министру юстиціи (тогда Трощинскому). Представление его имъло такой усивхъ, что Государь велёль дёло вновь пересмотрёть и, окончательно, тълесное наказаніе было опредълено только тремъ подсудимымъ, уличеннымъ въ смертоубійствѣ, а всѣ прочіе прощены; по гражданскому же дѣлу старинная земля возвращена Пурдошскимъ крестьянамъ, съ обращеніемъ накопившейся на нихъ, во время тяжбы, податной недоимки, свыше 40,000 рублей ассигнаціями, на виновныхъ въ неправильномъ рѣшеніи тяжбы. Это дѣло содѣйствовало къ утвержденію доброй славы Сперанскаго въ губерніи не менѣе приведеннаго, выше, другаго, о крестьянахъ села Кутли.

Лътомъ 1817-го года, когда, въроятно, уже испарились первоначальныя надежды на скорый выбодъ изъ Пензы, Сперанскій выписаль туда свою дочь (\*). Между тъмъ п при ней, и до ся прівзда, и послв обратнаго ся отправленія въ Петербургъ, опъ, даже среди многод влія губерпаторской должности, не могъ обойтись безъ столь любимыхъ имъ ученыхъ занятій. Такъ, приближаясь уже къ пятидесятильтію своей жизни, онъ вдругъ принялся за Нъмецкій языкъ, до тёхъ поръ совсёмъ ему неизвёстный, и за Еврейскій, съ началами котораго ознакомился въ Великопольф. Первому онъ выучился, въ Пензф, при помощи только библіп и словарей. Усп'єхи его въ немъ, жел'єзное упорство для ихъ достиженія, и радость при этомъ-какъ онъ его называль-«новомъ своемъ завоеваніи», очень увлекательно описаны въ письмахъ его къ дочери (\*\*). При окончательномъ изученіи Еврейскаго языка руководителями его были: ректоръ Пензенской семинаріи Ааронъ (потомъ епископъ Архангельскій и Холмогорскій) и одинъ Пензенскій житель изъ Евреевъ, незадолго передъ тъмъ принявшій христіан-CTBO.

<sup>(\*)</sup> Она прібхала въ Пензу, съ г-жею Вейкардтъ, 22-го іюля 1817-го п оставалась тамъ до сентября 1818-го года.

<sup>(\*\*)</sup> Они будуть пом'єщены, въ нашемъ собраніи, въ числ'є прочихъ.

## IV.

При изысканіяхъ объ этомъ періодѣ жизни бывшаго государственнаго секретаря, насъ особенно занималь вопросъ: какія и какъ, послѣ событій предшедшихъ четырехъ лѣтъ, установились отношенія его къ Петербургу? Подробности, которыя удалось намъ о томъ собрать, довольно любопытны, особенно въ исихологическомъ отношеніи.

Лишь только Сперанскій водворился въ новомъ своемъ мъстопребыванін, онъ, оставляя въ сторонъ обыкновенный служебный порядокъ, вошелъ съ Императоромъ Александ ромъ въ непосредственное, частное сношеніе, уже не какъ проситель, или человъкъ жалующійся на свою судьбу, но въ такое сношеніе, которымъ явно искаль показать, что, не смотря на все, случившееся съ 17-го марта 1812-го года, слъды предшедшаго никогда и ничъмъ не могутъ быть изглажены; словомъ, что, и по низведени на степень губернатора, онъ въ собственныхъ своихъ глазахъ остается и въ глазахъ Александра долженъ оставаться, тымь же Сперанскимъ, который ижкогда быль ежедневнымъ собесваникомъ своего Монарха, способствовавшимъ ему преобразовывать Россію и созидать для нея «новое бытіе». Первымъ къ тому поводомъ онъ избралъ поздравленіе съ наступленіемъ новаго (1817-го) года, а темою — дёло библейскихъ обществъ, которыми, въ то время, много занималось наше правительство. Этого письма мы не нашли, но о содержании его можно заключить изъ следующаго ответа Государя:

«Михайло Михайловичъ!

«Письмо ваше отъ 1-го числа, коимъ вы приносите мнѣ поздравленіе съ новымъ годомъ, я получилъ и благія желанія ваши пріемлю за изъявленіе искрепнихъ вашихъ чувствъ и преданности ко мнѣ.

«Вы справедливо изъясняете, что существенная обязанность владыкъ земныхъ есть способствовать приближенію царствія Господа нашего, къ разнасажденію коего, конечно, можетъ послужить распространеніе по всей землъ чтенія священнаго писанія.

«Націи, славящіяся высокимъ просв'єщеніемъ ума, и народы, погруженные во тьм'є пев'єжества и груб'єйшихъ заблужденій, научаются въ одно время и изъ одной книги—истинной премудрости, единой, ведущей къ истинному блаженству, временному и в'єчному. Библейскія общества суть мощныя орудія въ семъ явномъ д'єйствіи благодати Божіей.

«Въ Россіи библейское общество благословлено уже успѣхами. Многія тысячи библій розданы и многія тысячи требуются еще пзъ всѣхъ предѣловъ имперіи. Не есть ли долгъ всякаго благомыслящаго христіанина содѣйствовать сей священной цѣли?

«Я падѣюсь, что вы найдете столько ревнителей сло́ва Божія въ губернін, вамъ ввѣренной, чтобъ можно было учредить отдѣленіе библейскаго общества, каковыя учреждены уже во многихъ губерніяхъ. По сему предмету я ожидаю отзыва вашего къ президенту Россійскаго библейскаго общества (\*), пребывая вамъ благосклонный.»

Этотъ отвътъ хотя былъ не собственноручный, но, по тону своему, очевидно относился тоже не къ губернатору, а къ прежиему Сперанскому. Помъта—1-го февраля 1817-го—была сдълана рукою князя Голицына, въ канцелярін котораго, безъ сомивнія, и самый отвътъ былъ сочиненъ. Сперанскій чрезвычайно ему обрадовался и еще болье, кажется, обрадовался тому, что вообще впервые, послѣ событій 1812-го года, былъ удостоенъ прямаю от-

<sup>(\*)</sup> т. е. князю А. Н. Голицыну.

зыва. «На ушко скажу тебь—тотчась написаль онь дочери — что и оть Государя получиль я здысь, лично къ себь, письмо, исполненное самыхъ милостивыхъ выраженій.» Но замычательно, что эту частную переписку онь почель нужнымь сохранять въ особенной тайны, можеть быть для того, чтобъ не пробудить усыпленной зависти и, съ нею, новыхъ противъ себя происковъ, а можеть быть и по общей черты его характера, всегда чуждаго всякой самолюбивой хвастливости. Въ томъ же его письмы къ дочери прибавлено: «симъ ты можешь порадовать одного Андрея Андреевича (Жерве).»

Передъ наступленіемъ втораго новогодія отъ прибытія своего въ Пензу, Сперанскій снова принесъ Александру поздравленіе съ праздниками. Вотъ это второе письмо, отъ 25-го декабря 1817-го:

«Приношу Вашему Императорскому Величеству всеподданнъйшее поздравление съ свътлымъ праздникомъ Рождества Христова и съ новымъ годомъ.

«Пастыри, стрегущіе о стадѣ своемъ, первые удостоплись принять вѣсть, что родился Спасъ міру. Государи—пастыри пародовъ—подобно имъ радуются о духовномъ рожденій его въ сердцахъ ихъ поддацныхъ.

«Сею радостію да благословить Господь всё дии Вашего Величества: ибо нёть на землё другой истинной радости, какь зрёть преуспёлиіе благодати Христовой въ порядкё гражданскомъ, въ союзё мира и любви!

«Примите, Всемплостивѣйшій Государь, сіп желанія, яко начатки новаго года, въ чистотѣ сердца Вамъ приносимые.»

На это письмо Александръ отозвался еще скорѣе, нежели на первое, и именно 13-го января 1818-го, изъ Москвы. Отвѣтъ его, впрочемъ тоже не собственноручный и тоже помѣченный рукою князя Голицыпа, состоялъ въ слѣдующемъ:

«Михайло Михайловичъ!

«Благодарю васъ за поздравленіе меня съ великимъ для христіанъ праздникомъ Рождества Христова и съ наступившимъ новымъ годомъ.

«Радость о духовномъ рожденіи Спасителя въ сердцахъ есть верхъ моихъ желаній и попеченій. Распространеніе слова Божія объщаетъ приближеніе того времени, когда законы того слова напечатлъются въ мысляхъ и напишутся въ сердцахъ. Дъло человъческаго законодательства тогда сократится, а истинное просвъщеніе усилится. Тогда воспоется ангелами и человъками совокупно: слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человъцъхъ благоволеніе! Тогда сойдетъ на землю истинный новый годъ.

«Желанія ваши соотв'єтствують сему и я пріемлю ихъ съ признательностію. Пребываю вамъ благосклонный.»

Почти вслъдъ за тъмъ, одно особенное обстоятельство дало Сперанскому случай и поводъ снова написать Государю. На этотъ разъ его письмо было—благодарственное.

Мы уже знаемъ, что министръ финансовъ Гурьевъ, въ послѣднее время передъ удаленіемъ Сперанскаго, паходился въ очень непріязненныхъ къ пему отношеніяхъ; но когда прежняго любимца Государева постигла опала, Гурьевъ совершенно измѣнилъ свое поведеніе съ нимъ, —вѣроятно припоминая добрую Русскую пословицу что «лежачаго не бьютъ», можетъ быть также по вліянію графа Нессельрода (женатаго на его дочери), или чиновниковъ министерства финансовъ, между которыми мпогіе, особливо имѣвшій въ то время большое значеніе Яковъ Алексапдровичъ Дружининъ, сохраняли преданность къ Сперанскому. Доказательства этой перемѣны мы уже видѣли въ назначеніи послѣднему высшаго, сравнительно съ другими губерпаторами, оклада жалованья и въ продолженіи ему аренды, что не могло сдѣлаться безъ содѣйствія и посредства ми-

нистра финансовъ. Потомъ, успѣшныя распоряженія поваго губернатора по операціи питейной продажи, а также по возстановленію казеннаго Бриловскаго винокуреннаго завода и по торгамъ на винную поставку, дали Гурьеву поводъ исходатайствовать ему еще другую награду, очень важную въ тогдашинхъ его обстоятельствахъ. 23-го января 1818-го года Сперанскому было пожаловано-«въ воздаяніе (какъ сказано въ указъ) отличныхъ трудовъ»—5000 десятинъ земли въ Саратовской губериін. Эта милость темъ более его обрадовала, что она была первою наградою посл'в политического его возрожденія и что ею, какъ онъ тогда выразился (въ письмѣ къ Масальскому отъ 6-го марта 1818-го), «дано было его друзьямъ право любить его безъ соблазна его непріятелямъ п отнималась укоризна отъ великодушиаго въ немъ участія.» Онъ поспѣшилъ тотчасъ выразить свою благодарность Гурьеву и свою радость Голицыну. Но какъ въ указъ не было упомянуто имени и ходатайства министра финансовъ и милость имѣла видъ изшедшей непосредственно отъ престола, то Сперанскій написаль Государю слъдующее письмо:

«Получивъ извѣстіе о всемилостивѣйшемъ пожалованіи миѣ земли, спѣшу принести Вашему Пмператорскому Величеству мою благодарность.

«Отецъ великаго семейства, распредѣляя насущный хлѣбъ своимъ чадамъ, не столько смотритъ на заслуги ихъ, какъ на нужды. Ихъ обязанность есть дары его употреблять во благо.

«Чувство сей обязанности есть едипая жертва, которую могу я принести Вашему Величеству, и приношу ее отъ сердца чистаго, исполненнаго преданности искренней и неноколебимой.»

Еще зам'вчательн'ве этой переписки съ Александромъ былъ

характеръ тѣхъ спошеній, которыя Сперанскій, послѣ четырехъ лѣтъ остракизма, возобновиль съ министрами.

Новое настоящее прежняго государственнаго секретаря было въ такой рѣзкой противуположности съ его прошедшимъ, что опъ не могъ не казаться, въ званіп губернатора, явленіемъ самымъ страннымъ и совершенно исключительнымъ. Лишь за нѣсколько лѣтъ тому назадъ вращавъ судьбами государства и бывъ первымъ повърсниымъ п орудіемъ всёхъ намереній и видовъ Государя, онъ, вдругъ, низналь почти въ толну, въ должность, превратившую его, изъ общаго начальника, въ общаго подчиненнаго. Трудно было тотчасъ привыкнуть къ такому, почти комическому превращенію, даже, такъ сказать, найтись въ немъ. Современники въ оставленныхъ ими послѣ себя запискахъ разсказывають, что управлявшій министерствомь полиціп Вязмитиновъ, при получении отъ губернатора Сперанскаго перваго рапорта, смотръль на эту бумагу почти съ такимъ же благогов вніемъ, какъ на пменной указъ, и что князь А. Н. Голицынъ (въроятно не одинъ опъ) смертельно боялся «le revenant» (\*). Для лицъ, находившихся у кормила правленія, во всякомъ случай ясно было, что новый губерпаторъне то что другіе. Забывая въ Сперанскомъ это званіе, всѣ помнили только минуешее и представляли себъ возможное, въроятное будущее; вслъдствіе того министры начали домогаться его мибнія по такимъ предметамъ, по которымъ, конечно, ни одинъ начальникъ губерніи, пи прежде, ни послі, никогда не былъ спрашиваемъ, и стали переписываться съ нимъ, даже и о дълахъ службы, вовсе не въ служебныхъ формахъ; словомъ все, волею или неволею, сделались снова данниками его ума, его свѣдѣній, его государственныхъ дарованій. Самъ онъ, сначала, пускался по

<sup>(\*)</sup> Дневникъ Л. И. Голенищева-Кутузова.

этой новой тропъ съ нъкоторою робостио, почти ощупью, еще неувъренный, какъ понравится въ Петербургъ переписка, выходящая изъ предъловъ собственно губернаторской должности и вообще изъ обыкновенной рутины. Такъ, отъ 19 декабря 1816-го года, представляя Вязмитинову подробности дела о неповиновеніи крестьянь села Кутли, онъ прибавляль: «Простите мнв всв сіп откровенныя изъясненія. Обыкновенные обряды служебнаго порядка, не допуская ничего, что не можеть быть основано на формальныхъ бумагахъ, должны были, можетъ быть, воспретить мив сей образъ допесенія; по надежда на ваше списхожденіе, новость моего положенія, а наппаче всего искрепнее мое желаніе всегда и встми путями доводить до высшаго начальства вещи не такъ, какъ онв кажутся, а такъ, какъ онь суть, послужать мнь, какъ на сей разъ, такъ п впоследствін, достаточнымъ оправданіемъ.» Такъ потомъ, отъ 9-го января 1817-го года, онъ писаль Голицыну: «Письмо вашего сіятельства принесло ми великое утвшеніе. Призпаюсь, мив горестно было считать себя отъ васъ отчужденнымъ; по я пе терялъ ни довърія, ни надежды. Ваше сіятельство оправдали и то, и другое, вииманіемъ къ двумъ моимъ просьбамъ и пр.» Но такое колебание было только на первыхъ порахъ. Послъ, видя, какъ обращаются къ нему другіе, Сперанскій сталь и самь болье довърять себъ и своему значецію, п если тогдашніе вельможи писали къ нему отнюдь не какъ къ губернатору, или къ человъку, лишенному милости, то и въ его письмахъ и ответахъ вскоръ установился тонъ не подчиненнаго должностнаго лица, или опальнаго, а государственнаго человъка, ставящаго себя опять въ уровень со всёми вельможами. Возобновляя такія довъренныя сношенія, могъ ли опъ, однако же, забыть прежнія песправедливости и злорадство многихъ пзъ новыхъ своихъ корреспондентовъ, ихъ тайные противъ него

навѣты, ихъ дъйствительныя и мнимыя подозрѣнія? Не смотря на все необыкновенное его добродушіе, едва ли это въроятно. Должно скоръе думать, что, при зависимости новаго своего положенія, онъ не нашель въ себъ ловольно нравственнаго цёломудрія, чтобъ отвернуться отъ корыстныхъ лобзаній этихъ людей и сорвать съ нихъ личину, которую несчастіе дало ему проникнуть п оцінить по достоинству. Опи были нужны ему на столько же, на сколько сами предусматривали будущую нужду въ немъ. Онъ не устояль противь обольщенія, притворился, что всему втьрить, п-опустиль завъсу надъ прошедшимъ. Еще болъе: какъ бы желая усыпить послёдиія опасенія бывшихъ своихъ враговъ и успоконть тайные упреки ихъ совъсти, онъ наполнялъ свои письма такими преувеличенными ласкательствами, которыя, подъ другимъ перомъ, приняли бы видъ или насм'вшки, или низкаго рабол'виства. Въ этихъ письмахъ вполнт обнаруживаются та необыкновениая гибкость ума, тотъ чрезвычайный тактъ, которыми Сперанскій ум'єль все прикрасить, сгладить, облагородить, то искусство, посредствомъ котораго онъ и явной иногда лести придаваль, какъ будто неумышленною обмолвкою, такую естественность и искренность, что она могла обмануть даже людей, издавна привыкшихъ къ условному языку Двора. Слёдующіе примёры лучше всякаго описанія покажуть его таланть, но покажуть, виёстё, и ту черту его характера, которой отсутствие еще болье увеличило бы уважение къ этому таланту (\*).

Однимъ изъ первыхъ въ этихъ, по видимому, столь за-

<sup>(\*)</sup> Частная переписка Сперанскаго съ 1816-го по 1821-й годъ представляетъ вообще большой и многосторонній интересъ, какъ живая панорама дёлъ и людей того времени; но назначеніе нашего труда, посвященнаго изображенію болье самого Сперанскаго, нежели всъхъ сторонъ и

душевныхъ сношеніяхъ съ Пензепскимъ губернаторомъ явился Гурьевъ. Занимаясь финансами не только по обязанности, но и по страсти, онъ сталъ пересылать въ Пепзу тогдашніе свои проекты одинь за другимь, при самыхь дружественныхъ письмахъ, въ которыхъ просилъ откромитий и совътовъ. Губернаторъ, съ своей венныхъ стороны, отвъчалъ цълыми обширными записками, содержавшими въ себъ мысли его о кредитной системъ, о предполагавшемся въ то время государственномъ займъ, объ усивхв введенія обезпеченных срочных долговъ и пр. Но въ какую форму облекалъ онъ эти отвѣты! «Вы поставили—писаль онъ Гурьеву (28-го мая 1817-го)—весьма высокую цёну моей къ вамъ приверженности, давъ мнё сей знакъ вашего довърія»—и далье прибавляль: «сіп превосходныя учрежденія (тѣ, которыя были сообщены ему въ проектахъ) ставятъ наше правительство на такой высотъ финансовыхъ соображеній, къ которой и сама Англія доходила въками.» Еще прежде того (24-го апръля 1817-го) Сперапскій такъ ув'тряль министра въ личныхъ своихъ къ пему чувствахъ: «Ничто въ свътъ не уклонитъ меня отъ твердаго расположенія такъ себя вести, чтобъ вы во всёхъ случаяхъ видъл ясныя доказательства моей приверженности, пскрепней, пезависимой отъ дёль, и основанной на единомъ чувствъ благодарности. Выдти изъ сихъ правилъ, послъ всъхъ опытовъ, было бы уже не ошибкою, но почти моральнымъ преступленіемъ.» Нѣсколько позже (26-го марта 1818-го), благодаря за присылку рѣчи, произнесенной Гурьевымъ при открытіи сов'єта кредитныхъ установленій, онъ писаль: «Изложеніе, при открытій сов'єта сд'єланное, составлено не изъ словъ, но изъ дълъ. Тутъ

событій его эпохи, заставляєть насъ ограничиться здёсь только пекоторыми выписками.

каждая мысль заключаеть въ себе или важную государственную истину, или практическое ея локазательство. Въ одной Англіп можетъ министръ говорить съ такимъ достоинствомъ, сказать столь много и сказать одпу правду. Вообще, составъ сей річи отличается обширнымъ объемомъ главившихъ финансовыхъ предметовъ, безъ многословія и велерічія.» И между тімь, рядомь сь этими иперболическими похвалами, Сперанскій-очевидно чтобы смягчить ихъ и придать имъ видъ дъйствительнаго убъжденія—позволяль себъ, подъ часъ, и нъсколько строгихъ замѣчапій на сообщаемыя ему Гурьевымъ предположенія, касавшихся, разумбется, только предметовъ второстепенных ; не рѣдко тоже, диктаторскимъ, или, по крайней мѣрѣ, дидактическимъ топомъ прежияго могучаго временщика, выражаль и ибкоторыя изъ любимыхъ своихъ идей того времени, но въ фразахъ столь общихъ, что онъ отпюдь не могли затронуть самолюбія его корреспондента. Такъ 17-го іюня 1817-го года онъ писалъ: «Если есть что либо въ предположеніяхъ человъческихъ достовърное, то и сообщенныя мнъ вами неминуемо должны достигнуть своей цели, когда только съ твердостію и даже съ нікоторымъ упрямствомъ будуть ихъ держаться. Я называю упрямствомъ сіе препебреженіе мелкихъ и временныхъ неудобствъ, кои во всякомъ важномъ установленін необходимо встрічаются. Чтобъ возбудить дов'вріе къ правительству, оно прежде всего обязано имъть довъріе къ собственнымъ своимъ видамъ, къ лицамъ и ихъ правиламъ. Когда разъ сіп правила приняты, всякое колебаніе туть вредиве самого бездвиствія.» Наконець вотъ еще одно очень замъчательное письмо, въ другомъ родъ, тоже къ Гурьеву, отъ 1-го января 1818-го: «Остается желать чтобъ всё благонам вренные люди считали долгомъ совъсти поддерживать правительство въ его видахъ; не всякій можеть деломь, но всякій должень 9. 1V.

содъйствовать ему словомъ, распространяя и укръпляя общее мивніе. Сей родъ содъйствія, у насъ, къ сожальнію, еще довольно ръдкій, составляеть одну изъ важныхъ силъ правительства. Въ дълахъ сего рода (т. е. финансовыхъ) есть одниъ предразсудокъ, который должно отражать всъми силами. Думаютъ что большія финансовыя мъры должны тотчасъ и съ точностію означаться, быть видимы на курсъ, на цъпахъ вещей, на всъхъ ихъ послъдствіяхъ. Какъ будто движеніе столь огромнаго колеса можетъ совершиться въ одно мгновеніе! Время обращенія его трудно изчислить, но тъмъ не менъе опо достовърно, если движущая его сила дъйствовать не престанетъ.»

Князь Голицынъ, увъдомляя Сперанскаго о пазначенін своемъ министромъ духовныхъ дълъ и народнаго просвъщенія, изъявляль опасеніе, что не найдеть въ себъ довольно силъ для этихъ обязанностей. «Я не поздравлядъ п нынъ не буду поздравлять васъ съ симъ званіемъ; -- отвъчаль Сперанскій: — въ свъть такъ много лжи, что есть нъкоторая застънчивость говорить даже и истину. Но не могу умолчать, что то же Провпденіе, которое распределяеть званія, даетъ и силу къ ихъ прохожденію, когда принимаютъ ихъ безъ притязанія и проходять съ покорностію святой его волъ. Впрочемъ, во всъхъ званіяхъ, а напиаче въ высшемъ, твердый и здравый образъ мыслей и духъ благочестія, всегда и везд'є животворный, есть единое на потребу; все прочее само собою прилагается. . . . . Сколь ни лестепъ для меня упрекъ вашего сіятельства въ долгомъ молчаніи, но никогда не дозволю себ' часто занимать васъ, среди важныхъ дёлъ, безилодною моею бесёдою, хотя, признаюсь, бес'вдовать съ вами откровенно есть и всегда будеть одиммь изъ лучшихъ моихъ утъщеній.»

Графу Аракчееву онъ писалъ: «Письмо вашего сіятельства пзъ пустыни Грузина весьма много меня обрадовало.

Всякой знакъ памяти вашей для меня драгоцѣнепъ; по восноминаніе изъ Гру́зина еще драгоцѣниѣе. Въ сей святой обители всѣ мысли идутъ отъ сердца чистаго, отъ побужденій благородныхъ, одинъ разъ принятыхъ и никогда не перемѣняемыхъ. Я дозналъ сіе собственнымъ опытомъ, и ничто, никакая перемѣна мѣста, не истребитъ во мнѣ теплой вѣры къ сей обители. Да сохранитъ Господь ея настоятеля!»

Одно изъ многихъ писемъ къ графу Кочубею заключало въ себъ, между прочимъ, слъдующее мъсто: «Свъдъніе, ко мнъ дошедшее, что вы возвращаетесь въ Петербургъ и къ дѣламъ, было для меня самою радостною вѣстію. Ваше сіятельство не удивитесь и, конечно, мит повтрите, что въсть сія была таковою и для многихъ, лично васъ не знающихъ. Попятіе о людяхъ въ провинціяхъ образуется мелленно, по общее уважение имжетъ тамъ свою прочность и правильность. Тамъ трудно ув'врпть, чтобъ дучнія учрежденія могли идти сами собою и чтобъ выборъ люлей было дёло равнодушное. Напротивъ, тамъ всего ожидаютъ отъ людей и недовърчивость къ новымъ учрежденіямъ ничто иное есть, какъ боязнь въ образъ ихъ исполненія.» Потомъ. перейдя къ одному изъ вопросовъ, занимавшихъ въ то время высшее правительство, онъ закончиль разсужденія своп о немъ такъ: «я считалъ бы за гръхъ утаить отъ васъ образъ монхъ мыслей въ такомъ деле, въ коемъ, по общему мивнію, приписывають вамь сильное участіе и отъ коего-именно потому, что вы во немо участвуете, ожидають важных и благотворных последствій.»

Внесемъ сюда еще два, особенно примѣчательныхъ письма: одно, отъ Аракчеева къ Сперанскому, другое—отвѣтъ послѣдняго. При осмотрѣ, уже послѣ отъѣзда Сперанскаго въ Пензу, Новгородскихъ военныхъ поселеній, Аракчеевъ заѣхалъ, по пути, въ Великополье и, возвратясь оттуда,

написаль къ его владёльцу: «Давно я имёль желаніе посътить жилище нашего почтеннаго Новгородскаго ученаго мужа, и все не имблъ времени; а ныиб, въ отсутствіе Государя Императора, странствуя по Волховскимъ берегамъ, завхалъ и сюда, полюбоваться красою мвста, заочно своими чувствами изъявить мое истинное почтепіе умному хозянну, и показать ему, что если онъ забываетъ настоятеля Грузинскаго, то настоятель всегда номнить и уважаетъ почтеннаго Сперанскаго. Любовался на видъ Саввы Вишерскаго, который, кажется, занималь часто ваше воображеніе. Примите мою истинную благодарность за пріемъ меня въ вашемъ домѣ, п върьте, п пр.»—«Сельцо Великополье—отвъчаль Сперанскій—удостоясь посъщенія вашего сіятельства, должно, кажется, теперь быть и лучше и красивъе. Съ какимъ удовольствіемъ помъщикъ его, мало пишущій, но глубоко помнящій, приняль бы драгоцыннаго гостя въ своей малой обители! Онъ встрытиль бы его съ посохомъ отшельника, но съ сердцемъ чистымъ п искренно ему преданнымъ. Если онъ лишенъ сего удовольствія, если посохъ отшельника выпаль изъ рукъ его, то онъ не менье чувствуеть, что перемьна сія была для него столько же благотворна, какъ и необходима. . . . (\*). Пустыня Саввы Вишерскаго, коей положение вы примътили, дъйствительно достойна замъчанія. Въ ней настоятель—Новгородскій дворянинъ и бывшій офицеръ гвардіи. Тутъ, вм'ьстѣ съ нимъ, часто молились мы за враговъ, но-признапось въ моей слабости, -я более молился за благодетелей! 5

<sup>(\*)</sup> Памекъ на то, что заточение его окончилось, съ назначениемъ его губернаторомъ, черезъ посредство Аракчеева.

## V:

Посъщение Аракчеевымъ Великополья имъло не одни только побужденія, означенныя въ его письмъ. Для владъльца этого имънія, оно, съ его вытада оттуда, обратилось почти въ бремя, требуя, при маловажномъ доходъ, надзора, издержекъ на управителя и пр. Потому, и еще болбе по желанію разсчитаться съ сд'яланными на покупку Пензенскаго имѣнія долгами (онъ называль долги «зубною болью особеннаго рода»), Сперанскій рѣшился продать Великополье. «Ничто-писаль онъ Масальскому 22-го мая 1817-го-ни самое министерство юстиціи, коимъ мнъ грозять или ласкають (\*), намфренія сего перемфиль не можеть.» Кажется что именно эта ръшимость, по свъдънію, дошедшему о пей до Аракчеева, и была причиною поъздки его въ Великополье, на которое онъ хотъль взглянуть хозяйскимъ глазомъ. Не замедлиль явиться и покупщикь, в фроятно имъ же подосланный: состоявшій при немъ генераль-маіоръ Бухмейеръ; но какъ последній не предлагаль решительной цены п все тянуль переговоры, то Великопольскій пом'вщикъ обратился къ посредничеству его начальника и послалъ ему, черезъ Масальскаго, письмо, съ просьбою убъдить Бухмейера къ скоръйшему окончанію дела. Это обстоятельство дало поводъ къ сценъ, замъчательной для характеристики Аракчеева. «Письмо ваше къ графу Алексъю Андреевичу-увъдомлялъ Масальскій своего довърителя-я

<sup>(\*)</sup> Слухъ этотъ быль тогда общій и еще долго продолжался и послів. Оеодосійскій градоначальникъ Броневскій, состоявшій съ Сперанскимъ въ религіозпо-мистической перепискъ, 28-го сентября 1818-го года писаль ему изъ Оеодосіи: «Здісь разнесся весьма для меня пріятный слухъ, по письмамъ изъ столицы, о чаемомъ назначеніи васъ къ министерству юстиціи. На сихъ дияхъ быль у меня проіздомь графъ Ланжеронъ и подтвердиль мив это извістіе, тоже по письмамъ, выдавая сіе пе за пустую новость, но за извістіе весьма основательное.»

могъ, по случаю увольненія его въ отпускъ, доставить ему не прежде, какъ по возвращении его сюда, и пменио 22-го іюня. Первый его вопросъ быль: здоровы ли вы и не самъ ли я быль у вась? Потомъ, прочитавъ ваше письмо и отдавая оное мив, требоваль, чтобъ и я его прочиталь. Я доложиль ему, что содержание онаго письма мив извъстно; но онъ настояль, чтобъ я непремънно исполниль его желаніе, прибавя къ тому, что у него съ вами ньть никакихъ секретовъ. Исполнивъ его волю, я получилъ приказаніе явиться къ нему за письмомъ къ г. Бухмейеру въ то время, какъ мив возможно будетъ въ Новгородъ отправиться.» Посредничество Аракчеева ни къ чему, однако, не привело. Бухмейеръ предложилъ за имѣніе 100,000 р., а уполпомоченный помъщика требоваль 140,000, и торгъ разошелся. Тогда, соображая, что Великополье можетъ, по смежности, пригодиться самому военному поселенію, Сперанскій снова обратился къ Аракчееву, но уже съ другою просьбою, именно-купить это сельцо въ казну, убъждая его тъмъ, что Великополье нъкогда принадлежало Миниху; что, бывъ значительно обстроено, оно, во всёхъ отношеніяхъ, достойно принадлежать государственному учрежденію, и что пикто изъ частныхъ людей пе рёшится его куппть, такъ какъ оно окружено землями, принадлежащими военному въдомству. «Послъ всъхъ милостей вашихъ ко мив-прибавляль опъ-и среди важныхъ двль докучать вамъ личными моими заботами и совъстно и стыдно. Одна мысль меня ободряеть: что въ дёлё благотворенія нёть для васъ пи малаго, ни великаго.»—«Всѣ вѣроятности писаль опъ, ивсколько позже (19-го ноября 1818-го года) Масальскому-сходятся къ тому, что Великополье, и въ самомъ началѣ, торговали не для Бухмейера, но для военнаго поселенія, въ коемъ сія дача занимаетъ самое средоточіе. Какъ бы то ип было, онисаніе сего им'внія потребовапо губернаторомъ и на другой же день отправлено къ графу Алексъю Андреевичу. Не вопрошайте, почему графъ, желая миъ добра, ведетъ себя въ семъ дълъ съ такими околичностями: всякому свойственио иянчить свое дитя, а пользы военнаго поселенія и сбереженіе издержекъ, конечно и естественно, для него милье нежели я. Присоедините къ сему, что онъ опасается и укоризны какого либо миъ особеннаго благопріятства, или пристрастія.» Точно ли по этимъ причинамъ, или же за обыкновенными, при казенныхъ операціяхъ, переписками, справками и пр., только дъло о покункъ Великополья проволочилось до марта 1819-го года. Но прежде описанія чъмъ оно кончилось, намъ должно коснуться другаго предмета, съ которымъ это дъло, впослъдствій, стало въ связь.

Автомъ 1818-го года прівхаль въ Пензу, провздомъ въ свон Саратовскія им'внія, графъ Нессельродъ, тогда уже управлявній министерствомъ иностранныхъ діль. При этомъ свиданіи, Сперанскій передаль ему желаніе быть назначеннымъ въ сенаторы, чтобы положить конецъ своей «очистительной» службів, и просиль, при случаїв, завести о томъ різчь съ Государемъ. По возвращеніи въ Петербургъ, Нессельродъ написаль ему: «Je dois vous rendre compte de la commission dont vous m'aviez chargé. Dès ma première entrevue il a été question de vous. On (\*) m'a demandé de vos nouvelles avec intérêt, même avec une certaine chaleur. On a laissé transpirer à votre égard des projets, dont la tendance serait d'étendre, sans vous déplacer, la sphère de vos attributions, en les généralisant d'avantage (\*\*\*). Dans cette circonstance imprévue je n'ai pas osé

<sup>(\*)</sup> Пе нужно прибавлять, что здъсь разумъется—Императоръ.

<sup>(\*\*)</sup> Это намврение относилось къ давно предположенному и пикогда не воспріявшему полнаго двійствія раздвленію имперіи на генераль-губернаторскія области.

TITY.

mettre en avant le voeu que vous m'avez fait connaître, mais je suis persuadé que, d'après les dispositions que j'ai rencontrées, il serait parfaitement accueilli si vous vous décidiez à faire quelque démarche directe à cet égard.» Сперанскій тотчась воспользовался указапіемъ Нессельрода. Получивъ его отзывъ въ последнихъ дияхъ іюля 1818-го года, онъ, уже 1-го августа, отослалъ къ Вязмитинову, для представленія Государю, письмо, которымъ прямо просилъ сенаторскаго званія, съ оставленіемъ его вм'єст'є «па н'єкоторое время, если угодно будетъ», и въ настоящей должности. Отвътъ министра не соотвътствоваль ожиданію. «Почтенное письмо вашего превосходительства отъ 1-го сего мѣсяца-отвѣчаль онь-имъль я честь получить во время, преисполненное занятіями въ приготовленіяхъ къ отбытію отсюда высочайшаго Двора. Я имфль, однако жъ, случай въ Царскомъ Сель всеподданныйше поднести Его Императорскому Величеству приложенное, при самомъ уже Его Величества отъбадъ, такъ что могу только вамъ сказать, что Государь Императоръ сонзволнаъ принять оное весьма милостиво и оставить у себя.» Отвътъ этотъ ничего не значиль, или, лучше сказать, значиль что просьба принята къ свидънию и останется безъ исполнения. Но для Сперанскаго вопросъ быль слишкомъ важенъ; онъ не могъ довольствоваться такимъ уклопчивымъ, неопредёленнымъ отзывомъ, и потому понытался обратиться еще къ Кочубею, который, посл'в двухл'втияго пребыванія за границею, занималь въ это время должность председателя въ одномъ изъ денартаментовъ совъта, но, при посредствъ своихъ связей и положенія въ обществъ, продолжаль пользоваться большимъ на все вліяніемъ. Письмо къ нему отъ 21 сентября 1818-го года, гдв повторялись, какъ бы мимоходомъ и совершенно частно, тъ же самыя желанія, которыя Государю и Вязмитипову заявлены были гласно и оффиціально, представляеть и которыя любопытныя подробности относительно взгляда Сперанскаго на Пензенское его назначеніе и пребываніе. «При самомъ отправленіи вашемъ изъ Петербурга-писаль опъ-въ письмахъ къ Его Величеству, п особенно къ графу Аракчееву (изъ Великополья), я просилъ суда и ръшенія. Всь опасности сего поступка я принималь на свой страхь, а непріятелямь своимь предоставляль всё способы поправить ошибку самымь благовиднымъ образомъ. На случай одной крайности, присовокупляль я другое средство-службу. Изъ двухъ, однако жъ, именно выбрали худшее, и меня, ни оправданнаго, ни обвиненнаго, послали оправдываться и вмёстё управлять правыми. Одинъ Богъ сохранилъ меня отъ печальныхъ предзнаменованій, съ коими появился я въ губерніи. По счастью-и единственно по счастью-добрый смыслъ дворянства и особенно старинная связь моя съ Столыпиными мало по малу разсьяли всь предубъжденія. Ихъ совътами и ихъ спльною помощью я сталь здёсь помёщикомъ, и хотя вошель въ долги, но за то примирился со встми подоэрвніями и пріобрвать почти общую къ себв привязанность. Между тъмъ сношеніями и дълами мирился я и съ Петербургомъ. Дмитрій Александровичъ (Гурьевъ) одинъ изъ первыхъ ко мнь обратился: по его ходатайству получиль я продолжение аренды, нъкогда вами мнъ испрошенной, и земли въ Саратовъ. Вообще, по всъмъ частямъ министерствъ, я не встрътилъ ничего кромъ пріятнаго. Его Величество, сверхъ милостиваго вниманія ко встить монмъ представленіямъ по службѣ, удостоплъ меня двумя благосклонными и совершенно въ партикулярномъ и отъ службы независимомъ слогъ рескриптами (\*). Въ нихъ нашелъ

<sup>(\*)</sup> Это — приведенные выше отвъты на поздравительныя его письма.

Обращаясь лично къ себѣ, я прошу и желаю одной милости, а именно, чтобы сдѣлали меня сенаторомъ и потомъ дали бы, въ общемъ и обыкновенномъ порядкѣ, чистую отставку. Послѣ сего я побывалъ бы, на мѣсяцъ или на два, въ Петербургѣ, единственно для того, чтобъ заявить, что я болѣе не ссыльный и что изгнаніе мое копчилось. Въ постепенномъ приближеніи къ сей единственной, неподвижной цѣли, которую одну я буду преслѣдовать не только постоянно, но даже съ песвойственнымъ миѣ упрямствомъ, я буду всегда полагать мою надежду на сильное ваше содѣйствіе, по мѣрѣ случаевъ и возможности, кои представиться къ тому могутъ.»

Такъ желалъ Сперанскій, такъ предопредѣлялъ онъ свою будущность, а между тѣмъ судьба готовила ему новый внезапный ударъ, разлуку съ дочерью и друзьями еще болѣе продолжительную, мѣстопребываніе еще болѣе отдаленное....

Кочубей отвъчалъ, на приведенное выше письмо, цълою книгою (отъ 18-го октября 1818-го года), въ которой, описавъ все, случившееся лично съ нимъ въ течение двухгодичнаго путешествія, разстройство, которое опъ нашелъ, по возвращеній своемъ, въ разныхъ частяхъ государственнаго управленія, недостатки нашей администраціи и пр., собственно о сообщенныхъ ему Сперанскимъ видахъ и намъреніяхъ прибавлялъ: «По всъмъ симъ уваженіямъ, и единственно по онымъ, я бы чрезмърно желалъ, чтобъ вы были здъсь употреблены. Два предмета могли бы составить полезное въ обязанностяхъ ва-

шихъ упражненіе: законы и учрежденія. Вы соединяете практику съ теоріею, а у насъ истиню никого нътъ, который бы могъ удовлетворить по симъ частямъ ожиданіямъ Его Величества. Вы пишете о нам'треніи вашемъ искать увольненія отъ службы; по если бы предложено было вамъ здесь место, неужели не согласились бы вы, вместо сената, посредствомъ такого перехода возстановить себя въ томъ положенін, коего вы послѣ ссылки вашей желаете? Впрочемъ, я легко себъ представляю, что, послъ прошедшаго, съ трудомъ можете вы желать основать себя здёсь. Партін здёсь по прежнему существують; но тё же люди, которые прежде васъ ругали (не при мит однако жъ), теперь васъ хвалятъ, или по крайней мъръ изъявляють сомивнія въ преступленін вашемь. Мив кажется, что въ положеніп вашемъ желать вы можете, чтобъ прекратилось ибчто неопредблительное, въ ономъ еще оставшесся. Неръшимость сія происходить неминуемо отъ того, что трудно взять на себя увидъть васъ, при самомъ несомнънномъ, однако жъ, желанін, чтобъ сіе совершилось. Что бы васъ ин ожидало, сообразно мыслямъ вашимъ: увольнение или служба, все полезио было бы прежде выдти изъ сего несообразнаго положенія. Я думаю, что вы могли бы попросить дозволенія прибыть сюда, объясня, что вы желаете сего для окончанія дёль вашихъ и полагаете остаться въ столицѣ на самое короткое время; но если бы еще могли вы взять на себя самое полезное предпріятіе: составить систематическое описание о педостаткахъ въ губерискомъ устройствъ и о способахъ псиравленія, то, непосредственнымъ доставленіемъ сего сочиненія къ Его Величеству, оказали бы вы неминуемую пользу, изъяснивъ при томъ въ письмъ ту мысль, что указомъ, по коему опредълены вы губернаторомъ, предоставлено было вамъ заслужить милость Его Величества; что высочайшимъ одоб-

реніемъ по отправленію должности вашей вы достигли счастія удовлетворить ожиданіямь и пр.; но что сверхъ сего, руководствуясь неограниченною преданностію къ Его Величеству, зная сколь велики суть старанія Его объ устройствъ государства и убъждены будучи въ настоятельной нуждь исправленія, вы повергаете (хотя сокращенно) все то, что изъ опыта нынъ еще болье следалось вамъ извъстнымъ; что вы, не обременяя Его Величества обширнымъ изложеніемъ недостатковъ и лучшаго устройства, готовы будете представить оныя тому, кто получить приказаніе съ вами снестись; что туть не имфете вы и не можете имъть лично никакихъ видовъ, понеже (\*) просьба, вами прежде принесенная, о сенаторствъ, должна служить доказательствомъ, что вы не могли прочить себя къ продолжительному занятію пастоящаго вашего м'єста. Я думаю, что подвигъ сей могъ бы быть весьма полезенъ; вреда же, безъ сомибнія, не можеть опъ произвести. Много я о семъ думаль и удостовърень, что вездъ, такъ какъ и у насъ, надобно избирать приличное для всего время, а таковымъ нахожу я настоящее для расположенія, вышеупомянутымъ образомъ, поведенія вашего; но надобно только посп'єшнть, чтобы напрасно не потерять времени.....»

Такимъ образомъ и отъ Кочубея, вмѣсто помощи и прямаго содѣйствія, были только—совѣты. Къ исполненію перваго изъ нихъ — изложить свои мысли о губернскомъ устройствѣ—Сперанскій было и приступилъ, но не далъ этой работѣ дальиѣйшаго хода и даже не совсѣмъ се окончилъ. Исполненіемъ втораго совѣта, — проситься въ отпускъ, —онъ медлилъ иѣсколько мѣсяцевъ, кажется въ надеждѣ, не послѣдуетъ ли чего по отправленному

<sup>(\*)</sup> Это слово, какъ и разные другіе арханзмы, Кочубей любиль употреблять и въ разговоръ, пногда съ особою цълью.

прежде, черезъ Вязмитинова, письму о сенаторствъ. Но время проходило, а отвъта на это письмо не было. Тогда (4-го февраля 1819-го года) онъ послалъ къ тому же Вязмитинову, какъ непосредственному своему начальнику, просьбу, въ которой, уже не упоминая болбе о желаніи быть сенаторомъ, ходатайствовалъ, просто, о четырехмѣсячномъ отпускъ въ Петербургъ, для устройства домашнихъ дълъ. «Большой мой шагь сублань—написаль онь своей дочери (\*)—письмо объ отпускъ идетъ съ сею почтою черезъ графа Вязинтинова. Одно можетъ послужить предлогомъ къ отказу: назначение меня въ областные начальники, какъ по слухамъ предполагается. Иначе могутъ протянуть, но отказать, кажется, не могуть. Впрочемъ, рѣшась одинъ разъ, я буду просить сто разъ и неотступно.» И въ самомъ дълъ, спустя мъсяцъ, онъ опять писаль дочери: «Отказа еще по сіе время нѣтъ, развѣ принять отказомъ молчаніе. Я д'ы аю еще усиліе. Пишу къ графу Аракчееву: пбо, но разнымъ соображеніямъ, предполагаю, что туть болѣе желають отложить, пежели отказать. Если только отложить, то лъто, или зима, большой разности для меня не будетъ. Но если ръшительный отказъ, тогда, по и вкоторомъ соображенін и, конечно, не позже какъ въ теченіи лета, и я ръшительный же сдълаю шагъ. Въ свое время напишу о семъ къ тебъ подробнъе, »

«Ни начать, — написаль опъ, вслѣдствіе того, 11-го марта 1819-го, Аракчееву — ни продолжать моей просьбы объ отпускѣ я пикакъ не рѣшился бы, если бъ не былъ принужденъ къ тому самою крайнею необходимостію. Кто имѣетъ на рукахъ дочь безъ матери и 200,000 руб. долгу при маловажномъ и запутанномъ имѣніи, тотъ осужденъ

<sup>(\*)</sup> Мы уже говорили, что въ это время, т. е. съ септября 1818-го, опа опять жила въ Петербургъ.

все терпъть, всъмъ жертвовать, чтобъ исполнить первыя свои обязанности. Сроки долговъ моихъ сближаются; продажа имънія не сходить съ рукъ; устроивать дъла сего рода, сколько я ни старался, по за 1600 верстъ-когда на одинъ вопросъ и отвътъ потребно почти полтора мъсяцанътъ никакой возможности. Одинъ искъ возбудитъ всѣ другіе п такимъ образомъ, бывъ спасенъ однѣми милостями Государя отъ предстоявшей мнѣ бѣдпости, я пайдусь снова въ томъ же, или еще горшемъ положеніи. Я ув'тренъ, что если нужды мон, справедливымъ и благосклоннымъ випманіемъ вашего сіятельства, представлены будутъ Государю Императору въ истинномъ ихъ видъ и отдълены отъ всъхъ побочныхъ и невижстныхъ предположеній: то Его Величество не презрить моей просьбы. Презрѣніе несвойственно его душъ, великой не однимъ человъческимъ величіемъ!» Вмъсть съ тъмъ, обращаясь спова къ покупкъ Велпкополья въ военное поселеніе и изъявляя сътованіе, что дъло это такъ замедляется, онъ продолжалъ: «я счелъ бы нескромностію повторять вашему сіятельству мою о семъ просьбу. Знаю, что у васъ справедливость и польза общая идуть прежде всего; по знаю также-п знаю собственнымъ опытомъ-что у васъ: милость и истина срътостася, правда и мирь облобызастася.»

На это письмо было отъ Аракчеева два отвъта, оба 24-го марта.

Въ одномъ—полуоффиціальномъ—увѣдомляя, что Великополье уже велѣно куппть въ поселеніе, за назначенную самимъ Сперанскимъ цѣну 140,000 р., онъ прибавлялъ: «настапвать у Государя объ отпускѣ вашемъ въ то самое время, когда Его Величеству угодно было удостоить васт новою довъренностію и дать вамъ препорученіе столь важное для пользы государства, мнѣ показалось неприличнымъ. Если хотите принять отъ меня искрепній совѣтъ, то, по лучшему моему разумѣнію, я полагаю необходимымъ вамъ сообразоваться въ точности съ волею Государя Императора. Исполнивъ оную, я увѣренъ, что Его Величество будетъ умѣть цѣнить новую заслугу, вами Ему оказанную, и тогда ваши домашнія дѣла̀ съ пользою для васъ и легко устроятся.»

Другое письмо было не только совершенно частное, но и собственноручное.

«Если вы-писалъ Аракчеевъ-на меня сердились за нескорое исполнение вашего препоручения въ покупкъ Новгородскаго имфиія, то въ ономъ согрфшили: ибо миф пріятніве всего угождать вамъ, потому что я любиль васъ душевно тогда, како вы были велики и како вы не смотрпли на нашего брата; любилъ васъ и тогда, когда, по неисповъдимымъ судьбамъ Всевышняго, страдали; протестоваль противу опаго, по крайнему моему разумінію, не только въ душт моей, по п всюду, гдт только голосъ мой могь быть слышень; радовался о концв сего непріятнаго для васъ діла п буду не только радоваться, по и желать вашему (sic) возвышению на степень высшую прежней. Воть вамъ, милостивый государь, отчетъ въ монхъ чувствахъ, а дело о покупке конечно уже вамъ извъстно, по слухамъ и формальному моему отношенію, отправленному 18-го марта по почтв.

«На письмо ваше отъ 11-го марта прилагаю мой формальный отвётъ и въ душё своей я съ онымъ соглашаюсь, бывъ увёренъ, что дёйствіе ваше согласно съ онымъ много будеть служить къ вашему въ мірть семь возвышенію. Желаніе мое въ ономъ, по слабости человёческой, заключается въ слёдующемъ: становясь старъ и слабъ здоровьемъ, я долженъ буду очень скоро основать свое всегдашнее пребываніе въ своемъ Гру́зпискомъ монастырѣ, откуда буду утъшаться, какъ истинно Русской, Повю-

родской неученой дворянинг, ито дъла государственныя находятся у умнаго человъка, опытнаго какт по дъламт государственными, такт болье еще по дълами суети міра сего и, въ случай обыкновеннаго, по несчастію существующаго у насъ въ отечестві, обыкновенія, безпокопть удалившихся отъ діль людей, вт необходимоми только случать смъю отнестись и кт вами, милостивому государю.

«Окончу сіе письмо тѣмъ, что какъ вы далеко отъ Волхова ин отдаляетесь, по отъ васъ зависѣть будетъ быть близкимъ къ дряхлому Волховскому жителю (\*), который пребудетъ всегда съ истипнымъ почтеніемъ и пр.»

Если приноминть, что эти строки писаль возвеличенный временщикь къ временщику унадшему, баловень милости и счастія къ опальному: то нельзя не согласиться, что трудно было вложить въ нихъ, подъ внѣшнею оболочкою простосердечнаго добродушія, болѣе язвительной ироніи и, съ тѣмъ вмѣстѣ, показать менѣе великодушія. Источникъ всего этого лежалъ, конечно, въ общемъ характерѣ Аракчеева, а не въ личныхъ его чувствахъ къ Сперанскому, которыя, какъ мы увидимъ ниже, были, напротивъ, весьма благоволительны; по саркастическій тонъ этого письма становится еще выпуклѣе, когда, рядомъ, поставить то́, которое отправилъ съ своей стороны Сперанскій, узнавъ о покупкѣ Великонолья, еще прежде извѣщснія его о томъ Аракчеевымъ, черезъ другихъ. 18-го марта, онъ, въ порывѣ радостной благодарности (\*\*\*), писалъ своему двуличному покрови-

<sup>(\*)</sup> Аракчеевъ мюбилъ выдавать себя за дряхлаго старика, хотя отнюдь не былъ такимъ.

<sup>(\*\*)</sup> Радость Сперанскаго была, дъйствительно, самая живая. «Продажа Великополья—писаль опъ 17-го марта Масальскому—есть произшествіе въ моей жизни. Она развязываеть дъла мои наплучшимь образомъ. Я иншу пынъ же къ Аркадію Алексъевичу (Столынину), какіе долги прежде всего заплатить должно.»

телю: «Получивъ извъстіе о покупкъ въ казну Великополья, спъшу принести вашему сіятельству благодарность
искрениюю, совершенную. Слово дано человъку для выраженія его мыслей, по лесть и страсти такъ его обезобразили, что теперь, для выраженія истинныхъ чувствъ
благодарности, осталось почти одно молчаніе. Я бы не
молчаль въ Грузинъ; тамъ по лицу умѣютъ различить
истину отъ лести, и правдивость хозянна даетъ и гостямъ
примъръ и наставленіе. Къ причинамъ, побудившимъ меня
просить отпуска, я не смѣлъ присоединить сего побужденія;
оно составляетъ правственную пужду, долгъ не мепъе
важный, какъ и всѣ другіе. Впрочемъ время и удобность,
когда долгъ сей могу я исполнить, предоставляю соображенію приличій и вашему усмотрѣпію, всегда и вездъ
миѣ благотворному.»

На письмо 24-го марта Сперанскій иниего не отвиналь. Есть мізра угодинвости и ласкательства, которую и несчастіє красибеть переступить. Сперанскій сохраниль уваженіе къ самому себі и промодчаль, —все, что ему позволяло его положеніе.

Но какая же была «новая довъренность», какое «новое препорученіе, столь важное для пользы государства», которыя, по словамъ Аракчеева, возлагались на Сперанскато и о которыхъ послъдній еще ничего не зналъ?

31-го того же марта, въ понедъльникъ Страстной недъли, дежурнымъ въ канцеляріи Пензенскаго губернатора былъ молодой чиновникъ Ръпинскій. По вторникамъ отходила почта въ Петербургъ и потому наканунъ обыкновенно бывало много разной переписки. Въ этотъ понедъльникъ, особенно, Ръпинскій, съ ранияго утра, трудился надъ какою-то табелью, которую надо было отослать въ министерство, и, спъща ее окончить, не пошелъ даже домой объдать. Сперанскій, уже отобъдавшій, силъть у

себя въ кабинетъ, подъ окошкомъ, за чтеніемъ одной изъ любимыхъ своихъ книгъ: Геродота, въ Греческомъ подлинникъ. Въ канцеляріи, помъщавшейся въ одномъ этажъ (третьемъ) съ кабинетомъ, но нѣсколькими комнатами ближе къ лъстищь, кромъ Ръпинскаго не было въ ту пору никого. Вдругъ, въ четыре часа, послышался на улинъ колокольчикъ. Ръппискій выскочиль на лъстницу, чтобы узнать кто осмѣлился подъѣхать съ звонкомъ къ самому дому губернатора. Между тъмъ Сперанскій уже увидъль въ окошко фельдъегеря, къ которому, изъ другой двери, жалъ на встръчу камердинеръ. «Пока — разсказываетъ Ръппискій — загрязненный и избитый худою дорогою фельдъегерь поднимался въ нашъ третій этажъ, я напрасно два раза спрашиваль съ верху лѣстищы: отъ кого опъ? Лишь взойдя на верхъ и въ первую залу, на вопросъ мой, повторенный уже отъ пмени самого Михайла Михайловича, фельдъегерь важно отвъчаль: от Государя. Я поспъшиль въ кабинетъ и нашелъ Михайла Михайловича вътревожномъ ожиданіи и, не смотря на об'єдъ, за нісколько только минутъ конченный, очень бабднымъ. На докладъ мой, что прівхаль нарочный оть Государя, онь сказаль, видимо подавляя нетерпъливость и волнение свое: «проси . . . » Пока фельдъегерь быль у него, я истаяваль отъ нетеривнія знать, куда назначили моего начальника, — пбо съ самаго отъ взда его дочери мы положительно думали, что и его служба въ Пензъ кончена, — и есть ли и мнъ надежда съ нимъ убхать? За фельдъегеремъ вышелъ въ пріемную комнату самъ Михайло Михайловичъ, уже съ обыкновеннымъ спокойнымъ, ласковымъ лицомъ, и приказавъ камердинеру позаботиться объ объдъ, банъ и прочемъ, до отдохновенія фельдъегеря относившемся, возвратился въ кабпнетъ. Тутъ фельдъегерь поздравилъ насъменя и камердинера-съ Сибирскимъ генералъ-губернаmopone? Уфъ, какъ далеко и страшно, подумалъ я; а все таки и я туда же съ нимъ, передовымъ, или какъ придется, — мѣста миѣ не много нужно: omnia mecum porto (\*)!»

И такъ судьба окончательно переносила Сперанскаго въ Сибирь, къ предъламъ которой онъ уже былъ такъ близокъ въ пачалъ своего изгнанія....

Указъ о назначении его Спбирскимъ генералъ-губернаторомъ былъ подписанъ 22-го марта 1819-го. Вмѣстѣ съ этимъ указомъ фельдъегерь привезъ и вышеприведенным два письма Аракчеева отъ 24-го марта. Содержавшіеся въ нихъ намеки о «новой довъренности» и о «новомъ препорученіи» объяснились содержаніемъ указа.

<sup>(\*)</sup> Косьма Григорьевичъ Ръпинскій (пынъ сенаторъ, состоящій при ІІ-мъ отділеніи собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи), сынъ священника Саратовской губерніи, села Большаго Карая, умершаго послі въ монашестві, родился въ 1796-мъ году, той же губерніи, въ селі Рібпномъ. Онъ быль взять Пензенскимъ губернаторомъ въ его канцелярію въ 1817-мъ году, изъ студентовъ, окончившихъ курсъ въ тамошней семинаріи, по рекомендаціи ректора архимандрита Аарона, и съ тіхъ поръ находился при Сперанскомъ пеотлучно до самой его смерти, т. е. въ продолженіе двадцати двухълість.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Сперанскій генераль-губернаторомь въ Сибири.

## T.

Сибирь, въ то время, раздёлялась на три губернін: Тобольскую, Томскую и Иркутскую, съ особыми управленіями для Якутскаго края, Камчатки и Охотскаго порта. Все это неизмѣримое пространство состояло въ завѣдываніи одного генералъ-губернатора, которымъ, послъ Селифонтова, быль, съ 1805-го года, Иванъ Борисовичъ Пестель, еще въ началъ 1808-го вы вхавшій изъ Спбири и съ тъхъ поръ одиннадцать лътъ управлявшій ею изъ Петербурга. Отсутствіе личнаго надзора главнаго начальника и всякой ревизін въ теченіе столь продолжительнаго времени мобы привести въ разстройство наплучше устроенный край, а Сибирь еще никогда не имѣла правиль-II, съ половины прошлаго устройства наго прекратилось правительственное значеніе ceната, была, за псключеніемъ дёль о казенныхъ A0почти безъ всякаго попеченія оставлена ходахъ, стороны высшей власти. Для нея не существовало ни особыхъ законовъ, которые были бы примѣнены къ ея разнообразиому населенію, ни учрежмъстностямъ и деній, которыя соотв'єтствовали бы огромности ея разстояній (\*). Сверхъ того, самовластіе начальниковъ не знало отвътственности ин передъ высшимъ правительствомъ, отдаленнымъ на многія тысячи верстъ, ни передъ общественнымъ мнѣніемъ, потому что въ Спбири его не было

<sup>(\*)</sup> Очень живой и запимательный очеркъ административной исторіи Сибпри за прошлос время находится въ стать в г. Небольсина: «Разсказы о Сибпрскихъ золотыхъ промыслахъ», помъщенной въ нъсколькихъ нумерахъ «Отечественныхъ Записокъ» за 1847-й годъ.

и быть тогда не могло. Подъ вліяніемъ этой безотв'єтственности, тамъ издавна укоренилась привычка ничего не ожидать отъ закона и всего надъяться, или бояться, отъ лицъ: следственно привычка, въ каждомъ деле, прибегать къ деньгамъ. Такая соблазнительная податливость управляемыхъ, не оправдывая, разумбется, управляющихъ, объясняла, однако, какимъ образомъ лихоимство сдёлалось въ Сибири зломъ домашнимъ еще болве нежели гдв либо. Безпритязательное ея населеніе, скрытое за своими горами, питало только двъ надежды: или что Государь нашлетъ сенаторовъ, которымъ оно выскажеть свои нужды, или что жителей когда нибудь двинуть на юговостокъ, гдъ они займуть и обселять Амурь. Народная фантазія, со всеми своими прикрасами, описывала эту ръку въ самомъ обаятельномъ видь; къ ней, разсказывали, прилегаетъ теплая, всъмъ обильная, свободная, счастливая страна; тамъ океанъ и острова, съ непсчерпаемыми богатствами, словомъ-это обътованная земля.....

Между тыть въ Петербургы Сибпрскій гепераль-губернаторъ очень мало обращаль винманія на эти легенды и мечты и быль занять совсымь другимь. Главная его дыятельность сосредоточивалась на преслыдованій двухъ смыненныхь имъ губернаторовъ: Хвостова и Корнилова, и еще третьяго лица, управлявшаго Тобольскою провіантскою коммиссіею генераль-маіора Куткина. Вина двухъ первыхъ состояла въ томъ, что они или не умыли, или не желали сообразоваться съ понятіями главнаго своего начальника, а Пестель не хотыль простить ихъ стремленія къ самостоятельности. Въ теченіе восьми лыть онъ гналь ихъ, во всыхъ инстанціяхъ, отъ земскаго суда до государственнаго совыта, съ такою настойчивостію, которая была бы непонятна, если бъ это дыло не превратилось въ тяжбу, такъ сказать, личную, давая Пестелю предлогъ жить въ столиць и зани-

мать Дворъ и городъ жалобами на силу своихъ враговъ и на мнимую опасность своего положенія. Дело Куткина было другаго рода. При первомъ своемъ пробадъ черезъ Тобольскъ, Пестель встрътился съ начальникомъ провіантской коммиссін на званомъ об'єд'в, за которымъ Куткинъ позволиль себъ не согласиться въ чемъ-то съ генераль-губернаторомъ и поспорить съ чувствомъ человъка независимаго. Къ несчастію Куткина, правда была на его сторонъ и онъ, при всёхъ, одержалъ верхъ въ своемъ споре. Озлобленный его торжествомъ, Пестель поспѣшилъ псходатайствовать распространеніе своей власти въ Сибири и на провіантскую часть и перваго Куткина, подъ предлогомъ злоупотребленій въ управляемой имъ коммиссіи, отдаль подъ военный судъ, приказавъ содержать арестованнымъ, хотя и въ собственномъ его домъ, но подъ строжайшимъ присмотромъ. Девять лътъ онъ томилъ такимъ образомъ несчастнаго, и даже посль его смерти (Куткинъ умеръ въ 1817-мъ году) съ упорствомъ следилъ за продолжавшимся о немъ деломъ (\*).

<sup>(\*)</sup> Чтобы не возвращаться болбе къ этому печальному делу, скажемъ здёсь, что оно было решено окончательно только въ 1821-мъ году, когда Пестель уже два года какъ пересталъ быть Спбирскимъ генералъгубернаторомъ. Сенатъ, признавъ Куткина ин въ чемъ не виноватымъ, нашелъ всего лишь передачу, по его коммиссін, около 280-ти р. ассигн. на прогоны одному чиновипку, которые и сложиль по манифесту 1814 - го года. Между темъ домъ и полотняпая фабрика Куткина въ Тобольскъ были разорены въ конецъ, секвестромъ, наложеннымъ Пестелемъ, при самомъ началъ дъла, на случай могущих открыться взысканий, а его семейство-жена съ нъсколькими дочерьми-было доведено до крайней нищеты и, после его смерти, вывезено во внутреннія губерніп какимъ-то добрымъ человікомъ, женившимся на одной изъ дочерей, болье изъ сострадания. Сперанскій, по прибытіи въ Тобольскъ, нашелъ въ арестантской на гауптвахтъ подполковника Денисьевскаго, который, состоявъ коммиссіонеромъ при той же коммиссін, быль заключень Пестелемь въ одно время съ предаціемь Куткина суду, для предупрежденія всяких между ними сношеній, и съ тёхъ

Въ мъстномъ Спопрскомъ управлении главную роль играль Пркутскій губернаторъ Николай Ивановичь Трескинъ, человъкъ съ примъчательнымъ умомъ и съ необыкновенною энергісю и отважностію. Въ продолженіе одиннадцати лътъ, т. е. со времени вы взда генераль-губернатора изъ Сибири, этотъ Трескинъ неограниченио господствовалъ на лалекомъ нашемъ востокъ и, изъ Иркутска, владълъ Пестелемъ въ Петербургъ какъ собственною рукою. Вначалъ, бывъ -инальны амынальнай онйвинаводи и амишодох анэго комъ губернін, онъ совершиль въ ней не одно полезное дъло: распространня земледъліе, пріучивъ къ нему кочевыхъ Бурятъ, основалъ новыя поселенія, проложиль новыя дороги, особливо знаменитую Кругобайкальскую, черезъ гору Хамаръ-дабанъ, дорогу, почитавшуюся чудомъ смёлости по одолъннымъ трудностямъ; но потомъ, при отсутствін всякаго надзора, всякой отв'ятственности, всякой гласности, онъ началъ пренебрегать сперва формами, послѣ людьми, а наконецъ и существомъ дъла, и постепенно превратился въ жестокаго тирана и деспота, не уважавшаго пикакихъ частныхъ правъ, не слушавшагося ни министерскихъ, ни сенатскихъ предписаній, словомъ представившаго собою высшій предёль, до котораго губернаторь можеть только распространить свой произволь (\*). По сохранившимся въ дълахъ доносамъ его клеврета, а послѣ главнаго предателя,

норъ содержался тутъ одиниадцать лѣтъ. Новый генераль-губернаторъ приказаль тотчасъ его выпустить. Опъ неходатайствоваль также семъѣ Куткина, по окончании его дѣла въ сенатѣ, пенсию въ 1,800 р. асс., выдачу жалованья, слѣдовавшаго ему за все время бытности подъ судомъ, и 50,000 р. асс., въ возмездіе за имѣніс, разоренное секвестромъ.

<sup>(\*)</sup> Въ доказательство наглой грубости, до которой дошель Треский, довольно будеть привести, что онъ заставлять даже старшихъ чинов-инковъ, не исключая и вице-губерпатора, спимать и подавать себъ шубу, и, въ случав неловкости при этомъ, осыпаль ихъ бранью,

Геденштрома, - въ это время Верхпеудинскаго исправника. а передъ тъмъ совершившаго извъстное путешествие къ съвернымъ берегамъ Сибири (\*), —двѣ вещи, на сколько, впрочемъ, можно върпть показаніямъ такого человъка, погубили Трескина: 1) непоколебимая в ра въ безошибочность свою при выбор' людей: кто ему разъ понравился, кому онъ однажды что нибудь вв вриль, тоть уже никогда не теряль добраго его мивнія, хотя бы имъ самимъ быль поймань въ негодныхъ дѣлахъ; 2) жена-нѣжно имъ любимая, по вовсе того недостойная и окружившая себя могущественнымъ союзомъ изъ трехъ своихъ любимцевъ и вліентовъ. Многіе въ краб думали и еще теперь думають, что, лично, Трескинъ не былъ лихоимцемъ, но онъ виделъ, и иногда съ достовърностію зналь, что все его окружающее, всь его исправники и земскіе коммисары грабять, и если притворялся невидящимъи пезнающимъ, то, частію, по той же въръ вънепогрѣшимость своихъ выборовъ, а частію потому, что на эти грабежи смотрёль какъ на взятки маловажныя, на лакомства, по его мижию тжив болже простительныя, что въ Иркутской губернін, какъ и во всей Сибири, трудно было мівнять чиновниковъ, при певозможности ихъ замљишть. Наконецъ

<sup>(\*)</sup> Этотъ Геденштромъ, изъ Деритскихъ студентовъ, удаленный въ Сибиръ, вмъстъ съ Словновымъ, по какому-то таможенному дѣлу, совершениемъ своей экспедици къ Ледовитому морю былъ обязанъ ходатайству графа Румянцова. Отъ него пачались всѣ важиѣйшие доносы и жалобы на Трескипа, не смотря на постоянное и особенное покровительство, которое послъдній ему оказывалъ. Впрочемъ допосы не спасли его самого отъ взысканій, общихъ съ другими клевретами Трескина. Впослъдствіи онъ перебрался было на службу въ Петербургъ, но вскорѣ ее оставилъ и поселился въ деревнѣ близъ Томска, гдѣ умеръ въ крайней нищетъ и въ самомъ низкомъ ньянствъ; прежде, но практическому уму и большой пачитапности, онъ считался человѣкомъ очепъ замѣчательнымъ въ тамошнемъ краю, но всегда безиравственнымъ до цинизма.

говорили, и многіе тоже еще теперь этому върять, будто бы Трескинъ крайне изумился, когда, по смерти своей жены (\*), нашель въ ея сундукахъ значительное количество дорогихъ мёховъ, Китайскихъ шелковыхъ матерій и наличныхъ денегь. Но отъ его изумленія краю было не легче. Выше мы выставили образецъ его грубости, здёсь приведемъ еще, изъ тысячи, одинъ примъръ нестерпимой суровости его самовластнаго управленія и потворства ей со стороны Пестеля. Сов'ятшикъ уголовной палаты Карсаковъ за что-то былъ отставленъ Трескипымъ и высланъ изъ Иркутской губерпін, съ требованіемъ, чтобы прочіе губернаторы не позволяли ему проживать ни въ какомъ мъстъ болье иъсколькихъ дней; а Пестель, утверждая это распоряжение, дополниль его тымь, чтобы не выпускать Карсакова изъ предъловъ Сибирскихъ губерній. Такимъ образомъ бъдному семейству чиновинка довелось бы всю жизнь пространствовать по Сибири, если бъ Томскій тубернаторъ не отважился, изъ состраданія, позволить ему остаться на неопредъленное время въ Томскъ (\*\*).

Въ двухъ остальныхъ губерніяхъ: Томской и Тобольской, губернаторами были: Даміанъ Васильевичъ Илличевскій и Францъ Абрамовичъ фанъ-Бринъ. Первый, иткогда сотоварищъ Сперанскаго по Александроневской семинаріи, поль-

<sup>(\*)</sup> Она, когда уже сдълалось извъстнымъ о смънъ Исстеля и о предстоящемъ прибыти Сперанскаго, отправилась къ Погроминскимъ минеральнымъ водамъ и, въ провздъ туда, на Тарбагатайской станціи, была убита понесшими ее съ горы лошадьми. На мъстъ былъ слухъ, будто бы, узнавъ о назначени новаго генералъ-губернатора, она сама себя отравила и сопровождавшій ее придумалъ разогнать лошадей и опрокипуть экинажъ—уже съ мертвою.

<sup>(\*\*)</sup> Потомъ этотъ Карсаковъ былъ назначенъ Сперанскимъ въ слѣдственную коммиссію, учрежденную въ Пркутскѣ; но, по дошедшимъ до насъ мѣстнымъ свидѣтельствамъ, усердио работая въ ней согласно данной инструкція, не выказалъ той мстительности, которой пные тамъ отъ него опасались.

зовался весьма печальною репутацією въ отношеніи къ чистоть своихъ правиль. Фанъ-Бринъ, семидесятильтній старецъ, человькъ добрый, но имъвшій мало самостоятельности, дъйствоваль болье какъ орудіє генераль-губернатора, на сестры котораго быль женать.

При такомъ личномъ составъ управленія и при отсутствіи хорошей организаціи, положеніе Сибири, естественно, все болъе и болъе разстроивалось. Своевольная расправа, слабо прикрытая даже и вибшнимъ формализмомъ, была въ полномъ ходу. Народъ стеналъ отъ несправедливостей и поборовъ, но его степанія заглушались тою же силою, которая ихъ возбуждала. Къ счастію, однако, опа не могла совсъмъ преградить путь жалобамъ въ Петербургъ. Прорываясь въ столицу, эти жалобы день ото дия становились все многочислените, все важите по содержанію, все разительнъе по общему согласію въ показаніяхъ. Особенно важны были онъ по губерніп Иркутской. За жителей ея, страдавшихъ подъ жельзнымъ ярмомъ Трескина, счелъ обязанностію заступиться даже и тамошній архіерей (Михаиль). Онъ написаль министру духовныхъ дёль и народнаго просвъщенія, что хотя лично ничего не терпить отъ губернатора, но страждетъ ежедневно «въ растерзываемой какъ бы волками паствъ своей, коей непрерывный вопль проницаеть и сквозь толстыя стёпы архіерейскаго дома», и дал'ве прибавлялъ: «нечестіе и безстыдное притворство; дерзость и самонад вянность съ деспотизмомъ; презрвніе къ людямъ и страданіямъ ихъ; выборъ и отличіе чиновниковъ, деятельныхъ только въ разорении поселянъ, особливо Бурять; система пабогащать себя, и во всемъ мононолія—сіп черты отличають здішнее правительство отъ внутреннихъ губерий Россіп (\*)!»

<sup>(\*)</sup> Этотъ архіерей, человікь впрочемь кроткій, быль съ Трески-

Картину Сибирскаго управленія за это время можно дорисовать словами человъка, очень осторожнаго въ своихъ приговорахъ и, между тёмъ, суды достовърнаго, потому что дела того времени были ему близко известны по званію министра юстиціи. Мы говоримъ о запискахъ И. И. Дмитріева. «Спбирскій гепераль-губернаторъ И. Б. Пестельсказано въ нихъ-человъкъ умный и, въроятно, безкорыстный, но слишкомъ честолюбивый, наклонный къ раздражительности и самовластный, въ короткое время пребыванія своего въ Сибпри сділался грозою цілаго края, преследуя и предавая суду именитыхъ гражданъ, откупщиковъ и гражданскихъ чиновниковъ. Онъ уничтожалъ самопроизвольно контракты частныхъ людей съ казиою; ссылаль безь суда за Байкальское озеро; служащихъ одной губерній отправляль за три тысячи версть другую и отдаваль подъ судъ тамошней уголовной палаты; наконецъ возсталъ противъ своихъ губернаторовъ, изъ коихъ два, по его представлению, были отръшены отъ должности и судимы сенатомъ. Когда же важивищия изъ следственныхъ и уголовныхъ делъ поступили на разсмотрвніе сената, тогда онъ испросиль, чрезъ предмістника моего, дозволение прибыть въ столицу, дабы личнымъ пребываніемъ им'єть вліяніе на сенатское производство по встить деламъ его. Но большая часть сенаторовъ, не смотря на личное его присутствіе, ни даже на непоколебниую довъренность къ нему верховной власти, не смотря и на то, что всъ сепатскія ръшенія по Сибирскимъ дъламъ исключительно переносимы были, какъ будто по недовърію

нымь въ явной, ин отъ кого не скрываемой ссоръ. Одинъ Сибирскій старожиль разсказываль намъ, какъ однажды, во время совершенія литургін, Миханлъ, при чтенін послѣ «Трисвятаго» псалма «Помилуй мя Боже», подойдя къ губернатору, пачаль кадить на него именно въ ту минуту, когда произпосиль слова: «и научу беззаконные путемъ твоимъ».

къ сенату, въ государственный совътъ на разсмотръніе, обвиняли Пестеля въ глаза и оправдывали часто подсудимыхъ:»

Но какимъ же образомъ, при подобныхъ жалобахъ и обвиненіяхъ, при злѣ столь явномъ, все это могло быть терпимо такъ долго и такъ безпаказанно? Какимъ образомъ могла продолжаться та «непоколебимая довѣренность» къ Пестелю, о которой упоминаетъ Дмитріевъ?

Загадка эта объяснялась — благосклоннымъ покровительствомъ графа Аракчеева, вызваннымъ, кажется, нанболье связями Пестеля съ четою Пукаловыхъ, которая имъла извъстное всъмъ, въ то время, вліяніе на Аракчеева. Его покровительству способствовали и важныя вившнія событія, настоятельно и постоянно отвлекавшія вниманіе Государя, въ эту эпоху, отъ подробностей внутренняго управленія. Для Аракчеева же была одна только святыня: собственная его личность. Все: и дъла и людей, онъ измърялъ этимъ масштабомъ.

Тщетно комитетъ министровъ, по доходившимъ до его разсмотренія деламъ, неколько разь (еще съ 1815-го года) доказывалъ пеобходимость возвратить Спбирскаго генералъ-губернатора къ его посту; тщетно тотъ же комитетъ повторительно настанвалъ о посылке по крайней мере сенаторовъ, для обревизованія тамошняго управленія; тщетно и общее мненіе въ Пстербурге выражало, гласными порицаніями и колкими насмешками, негодованіе свое на такой песлыханный порядокъ вещей. Никто боле Аракчеева не пренебрегалъ общественнымъ мпеніемъ. Журналы комитета, по которымъ докладъ сосредоточивался исключительно въ его рукахъ, или оставались безъ резолюцій, или возвращались съ приказаніемъ потребовать отъ Пестеля какихъ нибудь дополнительных объясненій, которыя, по полученій ихъ, приводили опять къ темъ же пеудовле-

творительнымъ результатамъ. Только уже долго спустя, въроятно вследствие какой нибудь придворной интриги: можеть статься и вследствіе какого нибудь неосторожнаго слова Пестеля на счеть Аракчеева, къ чему последній быль очень чувствителень, - патронь вдругь охладыль къ своему кліенту (\*). Тогда и д'єла Пестеля тогчасъ приняли иной оборотъ. Въ исходъ ноября 1818-го года комитетъ министровъ, повторяя, что пока въ Сибпри генералъ-губернаторъ не будетъ находиться налицо, до тъхъ поръ и ожидать нельзя чтобъ тамошнее управленіе могло быть въ порядкъ, представилъ, что возвращение туда Пестеля. хотя бы, по начатымъ деламъ, онъ и признанъ былъ правымъ, оказывается уже несовмъстнымъ, а должно назначить новаго генераль-губернатора, которому поручить, отправясь и вступивъ въ должность сколь можно неотлагательно, обозрѣть всѣ части, произвесть по жалобамъ закойное изыскание и объ открывшемоя донести Государю, для преданія виновныхъ суду. На этотъ разъ журнамъ комитета быль подписань, выботь съ другими, и Аракчеевымъ. Въ отвътъ последовалъ — указъ о замъщения Пестеля Сперанскимъ. Но отъ чего же по журналу комитета, постановленному еще въ поябръ 1818-го, указъ послъдоваль только 22-го марта 1819-го года? Должно думать, что причиною тому было колебание Императора Александра въ выборъ Пестелю преемника. Можетъ быть это колебаніе продолжилось бы и еще долье, если бъ Государя не рѣшила приведенная нами, въ предъидущей главѣ, просьба Пензенскаго губернатора о четырехъ-мъсячномъ отпускъ въ Петербургъ, которая была получена Вязмитиновымъ именно въ это время. Назначение Сперанскаго на Сибир-

<sup>(\*)</sup> Другіе объясиями это охлажденіе тёмъ, что въ это время разощлась съ Аракчеевымъ покровительница Пестеля, Пукалова.

скій постъ само собою заключало въ себѣ отказъ въ просимомъ отпускѣ, по отказъ, обставленный всѣми знаками милости п возобновленнаго особаго довѣрія.

Новому генераль-губернатору тоть же фельдъегерь привезь въ Пензу два собственноручных письма Государя, помѣченныя однимъ числомъ съ указомъ. Если внезапны были для Сперанскаго, за семь лѣтъ передъ тѣмъ, его паденіе и ссылка, то содержаніе настоящихъ писемъ, послѣ всего случившагося въ эти семь лѣтъ, не менѣе должно было его поразить:

«Болбе трехъ лътъ—сказано было въ одномъ изъ пихъ, пмъвшемъ форму рескрийта (\*)—протекло съ того времени, какъ, призвавъ васъ къ новому служенію, ввърилъ л вамъ управленіе Пензенскою губерніею. Открывъ такимъ образомъ дарованіямъ вашимъ новый путь содълаться полезнымъ отечеству, не преставалъ я помышлять о способъ, могущемъ изгладить изъ общихъ понятій прискорбныя проняшествія, послъдовавшія съ вами въ 1812-мъ году и столь тягостныя моему сердцу, привыкшему въ васъ видъть одного изъ приближенныхъ себъ. Сей способъ, по моему мнънію, былъ единственный, то есть служеніемъ вашимъ дать вамъ возможность доказать явно, сколь враги ваши несправедливо оклеветали васъ (\*\*). Иначе, призывъ вашъ въ Петербургъ походилъ бы единственно на послъдствіе двор-

<sup>(\*)</sup> Этотъ рескриптъ—тотъ именно, о которомъ мы выше сказали, что опъ является самымъ торжественнымъ оправдательнымъ актомъ Сперанскаго передъ исторіею. Ни этотъ, ни приводимый ниже другой рескриптъ, никогда не были распубликованы и Сперанскій сохранялъ ихъ какъ бы завътпую тайпу между нимъ и Мопархомъ до самой смерти Александра. Папечатаны были изъ пихъ только пебольшіе отрывки, заключавшіе въ себъ нужныя, для хода дёлъ, свъдънія о данныхъ новому генераль-губернатору порученіяхъ и уполномочіяхъ.

<sup>(\*\*)</sup> Мы признали за нужное отличить курсивомь и эти и нѣкоторыя изъ нижеслѣдующихъ выраженій, по особенной ихъ важности. Въ подлинникѣ они не подчеркнуты.

скихъ изм'вненій и не загладиль бы въ умахъ оставшіяся непріятныя впечатл'внія.

«Управленіе ваше Пензенскою губерніею и общее дов'тріе, кое вы въ оной пріобріти, будеть полезнымъ началомъ предполагаемаго мною способа. Но желаніе мое стремится къ тому, дабы открыть служенію вашему обширнішее понрище и заслугами вашими дать мить явную причину приблизить вась къ себъ.

«Нынъ предстоптъ для исполненія сего наилучшая удобность. «Петаленія

«Съ нъкотораго времени доходять до меня самыя непріятныя пзвъстія на счеть управленія Спбпрскаго края. Разныя жалобы присланы ко мнѣ на губернскія начальства и на потворное покровительство, оказываемое онымъ саминъ генералъ-губернаторомъ. Бывъ разсмотрѣны въ комитетѣ министровъ, онѣ показались столь важны, что предложена мнѣ онымъ посылка сенаторовъ для обревизованія Спбпрскихъ губерній (\*).

«Имѣвъ уже неоднократный опытъ, сколь мало подобныя ревизіи достигаютъ своей цѣли, кольми паче нельзя ожидать лучшаго успѣха въ столь отдаленномъ и обширномъ краѣ. Посему нашелъ я полезнѣйшимъ, облеча васъ въ званіе генералъ – губернатора, препоручить вамъ сдѣлать осмотръ Сибирскихъ губерній и существовавшаго до сего времени въ оныхъ управленія, въ видѣ начальника и со всѣми правами и властію, присвоенными званію генералътубернатора.

«Исправя сею властію все то, что будеть въ возможности, облича лица, предающіяся злоупотребленіямъ, предавъ

<sup>(\*)</sup> Государь относиль это, конечно, къ прежимия представленіямь комитета, пбо въ последнемъ, какъ мы видели, шла речь уже о другой мере.

кого нужно законному сужденію, важнѣйшее занятіе ваше должно быть: сообразить на мѣстѣ полезнѣйшее устройство и управленіе сего отдаленнаго края, и сдѣлавъ оцому начертаніе на бумагѣ, по окончаніи занятій сашихъ самимъ привезти оное ко мить въ Петербуріъ, дабы имѣлъ я способъ узнать изустно отъ васъ настоящее положеніе сего важнаго края и прочнымъ образомъ установить на предбудущія времена его благосостояніе.

«По моему изчисленію, возлагаемое на васъ препорученіе можетъ продлиться года полтора, или, по большей мъръ, два. Сего: времени я полагаю достатоннымъ винкцуть вамъ во всъ подробности Сибирскихъ дълъ и сообразить, съ точностію, лучшій порядокъ ко введенію въ сіи отдаленныя губерніи:

«Такимъ образомъ я надъюсь, что устройство сего генераль-губернаторства, вами заведенное и которое въ начертанін вы мив представите по прілзділ вашемъ въ Петербурго, поставить меня въ возможность назначить вамъ прееминка, съ уввренностію о продолженіи благосостоянія Спбири. Вамъ же предоставляю я себь дать тогда другое занятіе, болье сходное тому приближенію, въ коемъ я привыкь съ вами находиться.

Другое письмо Государя еще болье имьло характеръ частнаго. Воть оно:

«Занимаясь бумагами, относящимися къ новому назначению вашему, получилъ я письмо, въ коемъ просите вы отпуска въ Петербургъ по домашнимъ дъламъ вашимъ.

«Я надъюсь, что вы сами почувствуете невозможность мит ныит удовлетворить желанію вашему. Присутствіе начальника въ Сибири дълается день ото дня необходимъе, не говоря уже о чрезмърномъ прибавленіи къ пути вашему поъздкой въ Цетербургъ.

«Потщитесь исполнить возлагаемое мною на васъ ныпъ

поручение съ тѣмъ дарованиемъ и исправностию, кои васъ отличаютъ, и тогда приѣдете вы въ Петербургъ съ явною новою заслугою, оказанною отечеству, и которая поставитъ меня еъ дъйствительную возможность основать уже ваше пребывание навсегда при мню въ Петербургъ.»

Вмѣстѣ съ письмами и копіею указа, Аракчеевъ прислаль экземпляръ общей инструкціи сенаторамъ, командируемымъ для ревизіи губерній, разные доносы и другія дѣла по Спбпрскимъ губерніямъ, и предписаніе министра финансовъ Пензенской казенной палатѣ о выдачѣ повому генераль-губернатору, на подъемъ, 10,000 р. асс:

Такимъ образомъ опала, по наружности, была снята. Посл'в Пензенской должности, такой важный пость, такія обширныя уполномочія, такой достойный Сперанскаго кругь дъйствія, естественно, должны были льстить его самолюбію, а трудъ и лишенія не могли пугать челов вка, уже прошедшаго черезъ школу огромной деятельности и всякихъ испытаній. Съ другой стороны, въ выраженіяхъ рескрипраскрывались причины прежней немилости, указывалось на несуществованіе уже никакихъ дальнъйшихъ подоэрвній, говорилось о близости возврата, опредвлялся даже его срокъ, предполагался выборъ преемника. Не смотря на все это, чувство, съ которымъ Сперанскій приняль свое назначеніе, было-чувствомь глубокой нечали. Новое удаленіе отъ друзей и дочери; нарушеніе привычекъ тихой и домоседной жизни; скука и заботы дальняго странствія; отчужденіе отъ просв'єщеннаго міра; паконецъ необходимость, только что пройдя сквозь столько страданій, обратиться въ невольное орудіе несчастія, хотя бы и заслуженнаго, для другихъ, -- всѣ эти причины, безъ сомиѣнія, должны были его разстронвать; но едва ли не тяготился его духъ еще болъе другимъ обстоятельствомъ. Съ перваго дня паденія конечною цілію тайныхъ желацій и надеждъ

Сперанскаго было—возвращеніе спова вт Петербургт и, черезъ Петербургъ, ко Двору и вт прежиною милость. Теперь его ото всего этого удаляли, и хотя удаляли съ честію и съ объщаніемъ возврата, но почти на край свъта, гдъ и голосъ его могъ изчезнуть и самая память о немъ могла изгладиться. Государю, впрочемъ, онъ не хотъть или не счель себя въ правъ вполиъ выразить свои чувства. На указъ и на оба письма онъ отвъчалъ Александру (5-го апръля) только слъдующимъ:

«Исполненное благости и великодутія писаніе Вашего Величества оживило упадшій духъ мой.

«И тогда, какъ стеченіемъ обстоятельствъ я быль преслѣдуемъ, я не преставалъ видѣть въ Васъ, Всемплостивѣйшій Государь, единственной моей защиты: нбо не преставалъ чувствовать и справедливость Вашу и мою невинность.

«Теперь же, когда Вы удостоили меня дов'вріємъ ясн'ве прозр'єть и въ положеніе мое и въ благотворныя нам'єренія Ваши, и'єтъ усилій, кои бы мн'є казались трудными.

«Скажу искренно: не безъ горести отправляюсь я въ Сибирь; но если бъ не имѣлъ я дочери, всѣ мѣста̀, гдѣ могъ бы я Вамъ быть угоднымъ, были бы для меня равнодушны (\*). Не въ дѣлахъ и не въ мѣстахъ, а въ мысляхъ и въ миѣніи Вашемъ всегда состояло все мое любочестіе.

<sup>(\*)</sup> Сперанскій ближе ознакомился съ Французскимъ языкомъ уже въ домѣ Куракина, а какъ, по натурѣ человѣческой, повое пріобрѣтеніе намъ почти всегда дороже старыхъ, то опъ крайне пристрастился къ галлицизмамъ и часто употреблялъ ихъ вмѣсто правильныхъ, свойственныхъ Русскому языку оборотовъ. Отъ этой привычки, при всѣхъ огромныхъ достоинствахъ его редакціи, онъ и послѣ уже пикогда не могъ вполиѣ освободиться. Такъ и здѣсь, отъ употребленія слова: равнодушны, вмѣсто: равны, фраза получила совсѣмъ не тотъ смыслъ, который опъ хотѣлъ ей дать.

«Если сходно съ сими мыслями исполню я дѣло, ныпѣ мнѣ порученное, я буду считать, что достигъ всей цѣли монхъ желаній.

«Пребываніе мое въ Перми теперь послужить мив въ пользу. Собранныя мною тамъ подробныя о Сибпри свв-двиія облегчать дальпвішнія моп изысканія. Никакихъ трудовъ не пощажу, чтобъ представить вврныя основанія, на коихъ бы благосостояніе сего края можно было съ прочностію установить на будущее время.

«Впрочемъ и труды мои, и успъхи ихъ, все будетъ зависъть отъ вниманія Вашего, коему повергая себя, съ сердцемъ чистымъ и предапнымъ имѣю счастіе быть, и проч.»

Но передъ Аракчеевымъ Сперанскій счелъ возможнымъ, или, можетъ быть, и пужнымъ, быть откровениве. Вотъ какъ писалъ онъ, въ тотъ же депь, всеспльному докладчику: «И неблагодарно и гръшно бы миъ было увърять ваше сіятельство, что я припяль новое мое назначение безъ горести. Искренность, которая одна можетъ составить всю мою передъ вами заслугу, заставляетъ меня признаться-но признаться вамь единственно-что въсть сія тронула меня до глубины сердца. То, что есть въ назначенін семъ для меня утъщительнаго и лестнаго, все сіе есть тайна чувства моего и искренней предапности Государю. Но публика знаетъ только два слова: отказъ въ отпускъ, и удаленіе! Я очень обманусь, если голосъ сей не будеть общимъ. Какъ бы то ни было и не взпрая ни на какіе толки, я псполню новое мое назначение съ тъмъ же усердиемъ, какъ бы я самъ его желаль или выбраль (\*).»

<sup>(\*)</sup> Передъ дочерью Сперанскій выразился еще пскреннѣе и, хотя въ пемпогихъ словахъ, но, такъ сказать, еще полиѣе. Сколько сердечной тоски въ слѣдующемъ письмѣ его къ ней, отправленномъ на другой день

Хотя, по словамъ письма, это признаніе было единственно для Аракчеева, однако тотъ поняль тайную цёль Сперанскаго и оно сдёлалось, вмёстё, признаніемъ и для Государя. Не далёе какъ 22-го апрёля, князь Александръ Николаевичъ Голицынъ писалъ новому генералъ-губернатору: «Государь Императоръ, видя изъ отвёта вашего къ графу Аракчееву предположеніе ваше о мибніи публики на счетъ вашего назначенія, поручилъ миб (\*) васъ удостовёрить, что оное произвело вообще хорошее дъйствіе. Иные приписывали отличной довёренности къ вамъ порученіе края, столь требующаго вниманія Государя по многимъ отношеніямъ; другіе находили, что сіе назначеніе будетъ имёть для Сибпрскихъ губерній самыя благодётельныя послёдствія. Въ разсужденіи же просьбы вашей объ отпускѣ,

<sup>(1-</sup>го апрѣля) по полученін указа: «Что сказать тебѣ, любезная моя Елисавета, о новомъ ударѣ бурнаго вѣтра, который вновь насъ разлучаетъ по крайней мѣрѣ на годъ. Вчера я получиль вѣсть сію и, признаюсь, еще не образумился. Думаю, однако же, что Господь дастъ мнѣ силы перенести и сіе огорченіе, по всей вѣроятности послѣднее: пбо есть конецъ всякой силѣ изобрѣтенія и есть же конецъ и всякому терпѣпію.» Спустя пѣсколько дней (5-го апрѣля) онъ писаль: «Пѣтъ нужды тебѣ описывать первыя мон внечатлѣнія. По счастію я говѣль (вспомнимъ, что это было на Страстной недѣлѣ) и внечатлѣнія сіи не могли глубоко проникнуть мою душу: запято было мѣсто. Въ четвергъ я пріобщался: это еще болѣе пзцѣлило или закрыло мон раны . . .»

<sup>(\*)</sup> Почему же Голицыпу, а не Аракчееву, черезъ котораго объявлено было Сперанскому его назначение и которому опъ такъ откровенно довърилъ свою скорбь? Это была тайна Александра и хитраго Аракчеева, не желавшаго, въроятно, поставить себя въ слишкомъ конфиденціальныя сношенія съ Сперанскимъ, которому, впрочемъ, достаточно было этого намека, чтобы съ нимъ сообразоваться и на будущее время. 18-го декабря 1819-го года онъ писалъ графу Кочубею: «Спошенія мон съ Петербургомъ учредились посредствомъ князя Голицына. Мий указана была сія дорога свыше: пбо на письмо мое къ графу Аракчееву изъ Пензы я получиль отвътъ не черезъ него, но черезъ князя Александра Инколасвича.»

мало и знали о ней: ибо она прислана была отъ васъ къ графу Вязмитинову, а имъ доставлена прямо къ Его Величеству.»

Едва ли нужно прибавлять, что признаки возобновленной мплости и дов врія Государя къ Сперанскому обратились для многихъ, еще гораздо болье чьмъ при Пензенскомъ назначенін, въ поводъ къ внёшнимъ пзъявленіямъ ему своихъ чувствъ. Предусмотрительнымъ честолюбцамъ, или людямъ боязливымъ, уже грезилась близость его къ прежнему могуществу, и всякій стыдъ, всякое припамятованіе о прошедшемъ были отброшены ими въ сторопу. Высшіе сановники и лица изъ первыхъ рядовъ общества посибшили излиться въ цьлой тучь поздравительныхъ и привътственныхъ писемъ, въ которыхъ они превозносили поваго генералъ-губернатора до небесъ, предсказывая отъ него для Сибири небывалое, невиданное, невообразимое, -- словомъ золотую будущность. «Не васъ-писаль ему, паприм'трь, министръ внутреннихъ дълъ Козодавлевъ-но Спбпрь поздравляю я съ повымъ генераль-губернаторомъ. Васъ ведетъ въ мірѣ семъ явно перстъ Божій: определеніе васъ генераль-губернаторомъ Сибирскимъ есть дело Промысла. Въ 1808-мъ году, живучи, для изследованія пегодствъ Пензенскихъ, три мѣсяца въ Пензъ, узналъ я, что тогда опа была и знаю что она теперь: видио и съ Сибирью последуеть такая же перемъна. Стопы и молитвы страждущихъ въ томъ краю, видно, достигли Всевышияго. Мысленио васъ обнимая, желаю вамъ отъ всего сердца мудрости змінной и цілости или чистоты голубиной: да будеть съ вами руководствующій васъ Спаситель и да возвратитъ Опъ поскоръе васъ сюда во славѣ и удовольствіп!» Въ другомъ письмѣ онъ же говориль: «Знаете ли какая рёдкость при опредёленіи васъ Спопрекимъ пачальникомъ случилась? Всъ были опымъ довольны; никто въ томъ правительства не упрекаль: опо

попало на общее мниніе.»—Трощинскій, никогда такой жестокій поринатель образа мыслей и д'ыствій Сперанскаго, выражался теперь передъ нимъ въ слъдующихъ фразахъ: «Облеченіе вашего превосходительства въ новое званіе, сообразивниее достоинствамъ вашимъ и опредвляющее пространивійшій кругъ ділтельности и попечительности вашей къ благосостоянію обширной страны Сибирской, принято всти любящими и почитающими васъ съ неизъяснимымъ чувствованіемъ. Въ числѣ сихъ и я бывъ, ласкалъ себя сугубымъ удовольствіемъ увид'ється здісь (т. е. въ Петербургѣ) еще разъ съ вами: но узнавъ, что вы отправились прямо въ мъсто своего назначенія, осталось мит только искренивище желать вамъ благополучнаго успъха во всъхъ великихъ подвигахъ вашихъ, на общую пользу подъемлемыхъ (\*).»— Писалъ, наконецъ, и Пестель, льстивость словъ котораго, въ его положеніи, по країней мірі была и понятнье и, можеть быть, простительнье. Отправляя въ распоряженіе новаго генераль-губернатора бывшую свою канцелярію, опъ такъ заключиль свое письмо къ нему: «Пріятна мнъ, при семъ случаъ, обязанность поручить чиновниковъ оной въ покровительство ваше, которое потому более дорого и надежно, что въ достоинствъ другихъ находили вы всегда собственное ваше удовольствіе, а свободу отъ временныхъ предубъжденій пріобръли въ кругу того покойнаго положенія, которымъ обыкновенно награждается человъкъ,

<sup>(\*)</sup> Трощппскій еще и прежде того, при назначеніи Сперанскаго Пензенскимъ губернаторомъ, писалъ ему: «Върьте, ваше превосходительство, что я никогда не увлекался пикакими на счетъ васъ толками, которыхъ впрочемъ человъку, хотя нъсколько отдъляющемуся отъ круга людей обыкновенныхъ, избъжать почти невозможно; по зная васъ лучше другихъ, сохрапялъ всегда неизмънное къ вамъ уваженіе, и по сему чувствованію пріятно мнѣ возобновить съ вами сношенія, какъ по службѣ, такъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, гдѣ могу удостовърить васъ въ отличномъ почтеніи, и пр.»

сквозь большой трудъ прошедшій. Откровенно признаюсь передъ вами, что я обрадованъ—и за утёшптельное мое чувство благодарю Бога—что какъ моя собственная судьба, такъ и судьба всёхъ, съ честью служащихъ въ Спбири людей, зависитъ ныиё отъ васъ. Сіе особенное милосердіе Божеское въ полной мёрё я цёню. Посвятивъ вамъ съ давнихъ лётъ совершенное почтеніе и уважительную приверженность, сохранялъ я къ вамъ сіи чувства неизмёняемо и навсегда съ оными пребуду непоколебимо, и пр.»

Но въ самомъ Сперанскомъ ничто не могло ослабить скорбныхъ его ощущеній. При всей ловкости оборота, они отпечатавлись и въ его отвътъ Голицыну. «Мысль, изъявленная мною въ письмъ къ графу Аракчееву-писалъ онъ князю, уже изъ Казани-была следствіемъ первыхъ впечатлѣній. Мив простительно видѣть пногда вещи съ мрачной ихъ стороны. Впрочемъ и сія мрачная сторона и вся забота о мижніц публики пачезають предъ чувствомъ долга и личной моей привязанности къ Государю. Научась опыпокоряться Промыслу, иду въ предлежащій мнь путь, конечно, не безъ прискорбія, но не теряя пп падежды, ни довърія къ рукъ меня ведущей.» Гурьеву онъ, около того же времени, писалъ: «Въ теченіи нынъшняго лъта я надъялся имъть удовольствие принести вашему высокопревосходительству лично мою благодарность за всё знаки дов фрія и вниманія, кои, въ продолженіи трехъльть, непрерывно отъ васъ видълъ. Судьбъ угодно было расположить иначе: вмёсто Петербурга, я нынёшнимъ же лётомъ долженъ быть въ Иркутскъ. По множеству причинъ, отправленіе сіе весьма для меня горестно. Посл'є всего, что я испыталь, мив простительно видеть вещи съ самой мрачной ихъ стороны; но да будетъ во всемъ воля Божія!..... Весьма утвшительно для меня будеть сохранить и въ Спбири довърје ваше къ моимъ правиламъ; основанјемъ ихъ

будеть: помогать всёмь частямь и не мъшаться ни во одну (\*).» Въ сохранившемся черновомъ отпуске письма его, пъсколько позднейшаго, къ графу Кочубею, есть слёдующія строки: «Отправленіе въ Спбирь я всегда причисляль къ составу бёдствій, девятый годъ меня преслёдующихъ. Сія часть бытія моего одною оттёнкою раз-

<sup>(\*)</sup> Очень интересенъ, по разнымъ отношеніямъ, отвътъ Гурьева (отъ 22 апръля) на это нисьмо. «Когда пронеслись здъсь слухи о вашемъ прівздів въ Петербургъ-писаль онъ-я сердечно быль обрадовань; по вскорт съ удивлениемъ, случайно и от самого источника узнадъя, прежде всъхъ, о вашемъ новомъ назначении; тогда не могъ я не возобновить повторенія, сколь полезно бы было запять вась важивішими дъдами при самомъ цептръ общаго правленія, а не въ отдельной какой либо части; тогда мив отозвались, что взглядь вашь на столь мало открытый и неизв'єстный край довершить ваши общія св'яд'я по положенін всёхъ частей государства и тогда съ большимъ еще совершенствомъ вы можете здъсь привести въ образование и порядокъ все то, что на васъ возлагаемо будеть; при чемъ весьма убъдительно меня увърили, что черезъ самое короткое время вы къ намъ будете и съ тъмъ, чтобы навсегда здёсь остаться; я сего искренно желаю: десятилетнее управлеціе столь трудное и съ большою ответственностію сопряженное, превозможение, съ помощию Божиею, эпохи столь тяжкой и приведение части въ ивкоторое улучшение, внушають повое участие въ успъхъ; но одна часть безъ помощи другихъ съ пользою идти не можетъ. Юстиція и полиція суть спутинцы, финансовъ и он'в неразрывно должны идти вивств. Что же двлать, если одна двиствуеть въ духв 19-го ввка, а другія н'ісколько в'єковъ назади, и ежели еще какая-то посторонняя сила домогается все обратить къ состоянию кочующихъ? Въ семь-то положепіп, чёмь боле восхищаенься величіемь и славою высшей степени, на которую возвель Россію безпримірный пашь Государь, чімь боліве его любишь, чёмь болёе желаешь быть ему полезнымь, тёмь болёе упадаешь духомъ и подкръпляешься въ желаніи отъ всего удалиться, когда въ таковомъ порядкъ вещей видишь невозможность дъйствовать съ тою пользою, съ какою могли бы мы при колоссальныхъ нашихъ способахъ. Вы одни въ состоянін дать направленіе и совокупить къ единству дъйствіе правительственных частей, ежели бъ были введены въ кругъ прежилго вашего положенія. Вы, копечно, ув'трены въ искренности сей моей мысли: я, право, льстить не умью.»

нится отъ цѣлаго!» Эти строки, бывъ зачеркнуты въ черновомъ, хотя и не вошли въ отправленное письмо, по тѣмъ не менѣе свидѣтельствуютъ о тогдашнемъ настроенін духа писавшаго ихъ. Масальскому онъ, тотчасъ послѣ своего назначенія, писалъ: «Прощаясь съ вами, любезный Петръ Григорьевичъ, желалъ бы представить вамъ какія либо утѣшенія, но и самъ, по истипѣ, ихъ пе имѣю. Предаю и васъ, какъ и себя, пенсповѣдимому руководству Провидѣнія.»—Наконецъ, говоря о той же печали своей въ письмѣ къ Х. І. Лазареву, Сперанскій прибавлялъ: «въ судьбѣ моей есть столь много страпнаго, что всѣ разсчеты вѣроятностей теряются и друзья мон инчего вѣрнаго не должны полагать, кромѣ моего сердца и чувствъ, не знающихъ ни мѣстъ, ни разстояній:»

## II.

Сперанскій не могъ вхать къ новой должности тотчась по полученін указа. Дочь его уже давно находилась онять въ Петербургѣ, и съ этой стороны онъ быль спокоенъ; по необходимость устроить хозяйственныя свои дѣла, въ особенности же дождаться пріѣзда преемника, которымъ быль назначенъ прежній его подчиненный и другъ, Оедоръ Петровичъ Лубяновскій, задержала его въ Пензѣ долѣе нежели онъ сперва разсчитываль. «Получивъ высочайшій указъ 31-го марта—писаль онъ Аракчееву 5-го апрѣля—я распорядился отправиться въ путь чрезъ двѣ или три недѣли. Не взирая на разлитіе рѣкъ и чрезмѣрно худую дорогу, надѣюсь что въ первыхъ числахъ мая буду уже въ Казани. Здѣсь полагаю я пробыть дней десять (\*), чтобъ сождаться съ капцеляріею и дѣлами, кои, какъ я

<sup>(\*)</sup> Дъйствительно же она пробыла потома ва Казани только три дия.

предполагаю, отъ предмѣстника моего отправятся ко мнѣ прямо изъ Петербурга.» Вмѣсто того позднее прибытіе Лубяновскаго, которому онъ хотѣлъ лично сдать губернію и поручить Хапепевку, дозволило ему выѣхать не прежде 7-го мая.

Между темъ въ Пензе готовились проводы. Разлука съ любимымъ губернаторомъ составила, для города и губерніп, историческое произшествіе. Вышишемъ здісь нісколько словъ изъ статьи, которая была напечатана о томъ въ современныхъ газетахъ. Подобные оффиціальные восторги и демонстраціи, конечно, не много им'єють в'єса, но въ настоящемъ случав газетное описаніе, по уверенію живыхъ еще самовидцевъ, вполи соотвътствовало истинъ и было, при всъхъ реторическихъ его фразахъ, прямымъ выраженіемъ общаго чувства; къ тому же діло шло не о новомо начальникъ, а о бысшемо, который навсегда оставляль край и теряль всякое на него вліяніе. Наконець эта статья примъчательна еще и въ другомъ отношеніи: кто бы, за три года передъ тѣмъ, могъ предсказать, что имени Сперанскаго позволено будетъ спова ноявиться передъ публикою, окруженному такими сіяніемь!

«Въ прошедшую среду, мая 7-го дня (напечатано было въ Московскихъ вѣдомостяхъ, по письму изъ Пензы отъ 13-го мая), разстались мы съ почтеннѣйшимъ начальникомъ нашимъ Михаиломъ Михайловичемъ Сперанскимъ. Взысканный отличною довѣренностію Мопарха, онъ возведенъ въ званіе Спбирскаго генералъ-губернатора. Любя и почитая его душевно, всѣ жители какъ города, такъ и губерніи Пензенской, радовались сему событію; но чувство невольнаго огорченія отравляло радость сію: мы должны были съ нимъ разстаться! 29-го апрѣля Пензенское дворянство и именитое купечество давали ему, въ знакъ признательности, блистательный балъ въ домѣ благороднаго

собранія, а 7-го мая, въ день его отъївзда, приготовили на берсгахъ Суры, на томъ мъстъ, гдъ ему должно было черезъ сію ріку переправляться, большой завтракъ. Всі, кто только могъ быть тутъ, желали еще разъ видъть любимаго начальника. Стеченіе народа было чрезвычайное. Когда губерискій предводитель отъ лица цілой губернін изъявиль ему благодарность за кроткое и правосудное управленіе и пожелаль безпрерывныхь благь, никто не могь удержаться отъ слезъ и отъ взжающій также заплакаль и однѣми слезами могъ отвѣчать на искрениее изъявленіе чувствъ истинной привязанности. Взоры присутствовавшихъ провожали его за Суру, до того времени когда карета скрылась изъ виду; безпрестанные крики народа сопровождали его благословеніями; да и кто жъ бы не благословиль его? Кто могь быть имъ недоволень? Какой несчастный остался неутвшеннымъ? Утро 7-го мая на берегахъ Суры было пстиннымъ торжествомъ добродътели. Хвала пачальнику, ум вющему такимъ образомъ привязывать управленію его вв'вренныхъ! Никогда память о пребыванін Миханла Михайловича не истребится у Пензенскихъ жителей и мы увърены, что, гдъ бы онъ ни былъ, всегла будеть почитать здъшнихъ жителей своимъ семействомъ, привязаннымъ къ нему узами благодарности, почтенія п любви нелицем врной (\*).»

<sup>(\*)</sup> Въ запискъ, доставленной памъ отъ бывшаго Пензенскаго губернатора Папчулидзева, это описаніе дополняется еще слъдующими подробностями: «Отслушавъ объдню и молебенъ въ каоедральномъ соборъ и принявъ благословеніе отъ епископа Аоапасія, Михаилъ Михайловичъ выъхалъ изъ Пензы въ 1-мъ часу. У Городищенской заставы, подлъ устроеннаго на берегу Суры парома, толивлось пъсколько тысячъ человъкъ въ праздинчныхъ платьяхъ, а у дома купца Калашникова, гдъ приготовленъ былъ завтракъ, дожидались предводители съ дворянствомъ, голова съ гражданами и всъ служащіе чиновники. Послъ завтрака, обходя кругъ, бывшій губернаторъ всъхъ благодарилъ и со сле-

Такіе проводы, отчасти и самое это описаніе, польстили, кажется, и чувству и тщеславію Сперапскаго. Въ «дпевникѣ» его, напримѣръ, подробно описанъ балъ 29-го апрѣля (\*). Дочери онъ писалъ, уже изъ Тобольска: «Вели себѣ сыскать и прочитай пепремѣнно № 43-й мая мѣсяца Московскихъ вѣдомостей. Ты увидишь тамъ мое прощанье съ Пензою. Не знаю еще моего Гомера, но онъ правдивѣе Греческаго.» Наконецъ печатный пригласительный билетъ на балъ 29-го апрѣля Сперанскій всегда хранилъ какъ бы родъ трофея. Послѣ его смерти,—слѣдственно спустя двадцать лѣтъ,—этотъ билетъ найденъ въ картонѣ съ разными другими документами и бумагами, на которомъ была надпись: матеріалы къ біографіи.

До границы Пензенской губернін Сперанскаго провожали денутаты отъ дворянства. 10-го мая онъ уже былъ въ Казани. Тамъ его ожидала высланная изъ Петербурга часть бывшей канцелярін Пестеля и туда же прибыли причисленные къ новому генераль-губернатору, по ходатайству его о томъ, пензмѣнно вѣрный Цейеръ и сыпъ г-жи

Почувствовать добра пріятство Такое есть души богатство, Какого Крезь не собираль!

Другой представляль пирамиду съ солицемъ освъщающимъ. На базисъ падпись: 21-го октября 1816 и 29-го априля 1819. При входъ-хоръ, сочинение И. Н. Аранова; на ужинъ хоръ его же сочинения.»

зами прощался. Когда онъ вышель изъ дому, народъ столимся и, окруживъ его въ слезахъ, не хотълъ пускать далъе. Почетпъншія лица провожали его на паромъ и простились уже на другомъ берегу ръки. При отъъздъ многіе просили его о родныхъ и знакомыхъ, сосланныхъ въ Сибпрь за преступленія. Випманіе Михаила Михайловича было таково, что онъ и на эти просьбы отвъчаль изъ Сибпри, а пъкоторыхъ обрадоваль исходатайствованіемъ облегченія участи ихъ родныхъ.»

<sup>(\*) «</sup>Противъ дома—записано въ немъ—горъла иллюминація. При входъ, надъ портикомъ, транспарантъ: *М. М. Сперанскому*. Въ залъ два транспаранта, одинъ съ вензелемъ, съ надписью:

Вейкардть, Егорь Егоровичь, пли, какъ его называли запросто, Жоржъ, молодой мальчикъ, только что начавшій службу и вызванный Сперанскимъ преимущественно для того, чтобы подъ своимъ надзоромъ окончить его воспитаніе. За тімь при гепераль-губернаторів еще были только два лица, до пъкоторой степени ему извъстныя: упомянутый пами выше Ръпинскій п сынъ Дерптскаго купца п бургомистра, Густавъ Григорьевичъ Вильде, который, поступивъ изъ Деритскаго университета въ домашние учители къ Г. Д. Столыпину, по своему музыкальному таланту сблизился съ Сперанскимъ и былъ имъ взятъ къ себъ болье изъ человъколюбія, чтобы составить ему положеніе въ обществъ (\*). Еще просился на службу въ Сибпрь Х. І. Лазаревъ; но его другъ отклопилъ это намъреніе: «Служить и жить съ вами-отвечаль онъ ему-мив вездв и всегда будетъ пріятно; но положеніе мое въ Сибири еще неопредёленно и первый годъ пройдетъ весь въ обозphiaxb.» The graph property of the graph of

Остановясь въ Казани на три дня, Сперанскій провель это время въ пріємахъ и въ ознакомленіи съ прибывшими изъ Петербурга дѣлами и людьми, а также съ примѣчательностями самаго города, черезъ который, въ 1812-мъ году, его провезли мелькомъ и почти тайно. Главное мѣсто въ его осмотрахъ занялъ, разумѣется, университетъ. Вотъ что записано о немъ въ «дневникѣ»: «Обозрѣніе университета. Библіотека прекрасна; она составлена изъ остатковъ библіотеки киязя Потемкина, въ которую влилась прекрасная библіотека Евгенія Болгара, изъ библіоте-

<sup>(\*)</sup> Вильде умерь въ 1855-мъ году, въ отставкѣ, въ Петербургѣ. Братъ его быль здѣсь извѣстнымъ артистомъ Пѣмецкой труппы, а самъ онъ—ревпостнымъ посѣтителемъ Англійскаго клуба. Г. Вейкардтъ служитъ ныпѣ членомъ С.-Петербургской таможни.

ки, купленной у Франка, и небольшой библютеки, подаренной покойнымъ помъщикомъ Полянскимъ, жившимъ долгое время во Францін и знакомымъ съ Волгеромъ. Древностей нътъ, кромъ Острожской библіп обыкновенной. Кабинеты недостаточны, кром' электрической машины съ весьма общирными приборами, сдъланной и подаренной Турчаниновымъ. Университетъ весьма помъстителенъ. Обсерваторія ничтожная. Профессоръ одинь, Фуксь, чудо! Проректоръ Солицовъ говоритъ по-латыни и изрядно . . . . . Ввечеру визита (\*) профессору Фуксу. Многообразность его познаній. Страсть и знаніе Татарскихъ медалей. Знанія его въ Татарскомъ и Арабскомъ языкі. Благочестивый и правственный человъкъ. Весьма дългеленъ. Большое его вліяніе на Татаръ по медицинь (\*\*). » Далье, при выводь изъ Казани, въ «дневникъ» (\*\*\*) отмъчено: «Воспоминанія. Я вхаль, или, лучше сказать, меня везли въ Сибирь (т. е. въ Пермы) тъми же удицами 18-го сентября 1812-го!» Прибывъ въ Пермь, гдъ губернаторъ (уже не Гермесъ, а замбинвшій его Криденеръ) даль, въ честь ему, баль, онъ написаль X. I. Лазареву: «мы хотя и не могли остановиться въ вашемъ домѣ (\*\*\*\*), но объдали тамъ и ужинали. Сколько тутъ было для меня и пріятныхъ и горестныхъ воспомпнаній,» а своей дочери: «я въ Перми, и ты мо-

<sup>(\*)</sup> Сперанскій всегда такъ писаль это слово.

<sup>(\*\*)</sup> Профессоръ К. Ө. Фуксъ былъ потомъ пъкоторое время и ректоромъ Казанскаго университета.

<sup>(\*\*\*)</sup> Онъ началь вести этоть, уже упомянутый нами «дпевникь» съ полученія указа о своемь назначеніи генераль-губернаторомь и продолжаль его до августа 1824-го года. Туть, большею частію, лишь краткія замѣтки, иногда даже одни имена или простыя оглавленія, записанныя въ помощь намяти, безъ всякаго притязанія на что либо въ родѣ мелуарост. Впрочемь, мѣстами, встрѣчается въ немь и нѣсколько подробностей довольно любопытныхъ.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Ему было отведено помѣщеніе въ домѣ Кнауфа.

жешь представить всю странность, всю противуположность моихъ впечатавній. Это есть місто моихъ страданій, училище теривнія, покорности и духовнаго величія.» Нашъ Пермскій пріятель Поповъ, съ своей стороны, отмѣтиль при этомъ случай: «Въ Перми, на пути въ Сибирь, Михаилъ Михайловичь быль хотя и отлично ко всёмь благосклоненъ и обязателенъ, по уже не тотъ, котораго прежле каждый почиталь своимь другомь, а сановникь, перель которымъ всѣ бдагоговѣйно себя держали . . . . . . » Изъ Перми дорога его лежала черезъ Кунгуръ, Екатеринбургъ и Камышловъ. По пути, онъ обозрѣлъ Суксунскій и Верхнепсетскій заводы и Екатеринбургскій монетный дворъ, и осматриваль также вездъ присутственныя мъста, больницы и остроги. Наконецъ 22-го мая, поздо вечеромъ, между Марненскою и Тугулымскою станціями, его встрътили Тюменскіе чиновники съ казаками:

Сперанскій-быль въ Сибири.

Поздо вечеромъ въ тотъ же день опъ прівхалъ въ Тюмень п на другое утро занялся обозрвніемъ города и его общественныхъ учрежденій. Купечество поднесло ему хлѣбъ и соль на серебряномъ блюдв. «Хлѣбъ принятъ, —записано въ «дневникв» —а блюдо возвращено (\*).»

<sup>(\*)</sup> К. Г. Рыпинскій дополниль намь эти слова «дневника» слёдующимь анекдотомь: «При прощаньи съ Тюменцами, городской голова, пли одинь изъ депутатовъ, подносившихъ Михайлу Михайловичу хлёбъсоль, вызваль меня въ другую компату и, кланяясь, представиль свертокъ ассигнацій—«поминичикъ, батюшка, ото насо на дорогу!»—Я ужасно смутился и, не отвёчая ни слова, убёжаль отъ него въ общую залу; Жоржъ замѣтиль мое смущеніе и я разсказаль ему случившееся, а онъ дорогою передаль Цейеру, послёдній же, по пріёздё на станцію, Михайлу Михайловичу. Послё того, на одной изъ станцій отъ Тюмени къ Тобольску, Михайло Михайловичь, въ присутствіи всёхъ пасъ, спутниковъ своихъ, говориль, что деньги, взятыл имъ въ Пензё въ число подъемныхъ, на исходё, такъ что едва станетъ ихъ на прогоны до То-

24-го, переправясь въ бурпую погоду черезъ Туру и потомъ черезъ Иртышъ, онъ вечеромъ прівхаль въ Тобольскъ, гдв высыпали къ пему на встрвчу чиновники, купечество и народъ. 25-е число, Троицыпъ день, прошло въ представленіяхъ, объдв у губернатора, посвщеніи архіерея и пр. Духовъ день проведенъ былъ такимъ же образомъ, а 27-го генералъ-губернаторъ далъ предложеніе всвмъ Сибпрскимъ губерискимъ правленіямъ, что, «прибывъ на мъсто, вступаетъ въ отправленіе должности.»

## Ш.

Если два года, проведенные Сперанскимъ въ Сибири, не представляли того романического интереса, которымъ такъ обиловало его прошедшее, то, въ замѣнъ, они обогатили его множествомъ новыхъ сведений и массою опытности, отразившимися какъ на последующей его деятельности, такъ и на будущности самой Спбири. Боле сорока летъ прошло со времени его тамъ подвиговъ; важными событіями, внутренними и вибшими, пережитыми съ тъхъ поръ молодымъ государствомъ, эти подвиги отодвинуты, въ крутъ нашей общественной жизни, на задий планъ, по крайней мъръ утратили, для большинства, свою занимательность и даже свое значеніе; но въ л'ятописяхъ Спбири они всегда будутъ запимать важное мъсто. Сперанскій, и по дъйствіямъ и по времени, стоитъ здъсь новоротнымъ столбомъ, и хотя тоскливое стремленіе къ столицѣ, объясняемое страхомъ остаться на въки отъ нея удаленнымъ и же-

больска, и обратясь ко мив примолвиль смвючись: «оба мы съ тобою сдвлали, кажется, большую глупость; я не взяль блюда, ты denerg: ввдь теперь пригодились бы!»

лапіемъ какъ болье славной для себя дъятельности, такъ п возобновленія семейной жизни, омрачило его личное существованіе, однако въ немъ все еще оставалось довольно энергін, чтобы бросить лучи світа на этоть отдаленный край. Самъ опъ въбхалъ въ Сибпрь, послб сведеній, сообщенныхъ ему пзъ Петербурга, съ сильнымъ предубъждепіемъ; но для ея жителей назначеніе его было большимъ, неожиданнымъ праздникомъ, первымъ, такъ сказать, проблескомъ падежды на лучшую будущиость. Въ одномъ только онъ ошибся. Содержаніе рескринтовъ, первыя бумаги изъ Петербурга, самое даже его опредъленіе, -- все заставляло думать, что Петербургскія власти приняли въ Сибирскомъ населеніи и въ Сибирскихъ д'Елахъ наижив'єйшее участіе; но это-только такъ казалось; дёло между ними уже было предръшено афорпзиомъ: «Сперанскій все уладитъ!» и этого для нихъ было достаточно чтобы успоконться.

Начавъ вникать въ сущность и тапиственный духъ бывшаго до него управленія, новый генераль-губернаторь ноставиль себф первою обязанностію увфрить жителей, что жалобы на мъстное начальство не составляють преступленія и что есть, пакопецъ, возможность ихъ приносить. Уже одно поселеніе такой ув'тренности должно было послужить великою отрадою для притъсненныхъ и обузданіемъ для притъснителей, хотя, съ другой стороны, подняло, более можетъ быть чёмъ предвидёли, затёйливыхъ притязаній, личныхъ мщеній и напрасныхъ чаяній. Пов'єстивъ изъ Тобольска по всѣмъ уѣздамъ и волостямъ о своемъ прибытіи, Сперанскій ожидаль послёдствій. «Зла-писаль онь-везд'є много; по завшиее зло имбетъ то особое свойство, что люди, чбмъ менве надвются быть услышаны, твив болве ропщуть.» Первыя жалобы и первыя по нимъ следствія, произведенныя черезъ посланныхъ чиновниковъ, удостовърили, что главный ропоть быль противь земскаго управленія. Впроч. iv.

чемъ, въ Тобольскъ ревизія пе была копотливою. Пробывъ тамъ мѣсяцъ, гепералъ-губернаторъ перемѣнилъ и отръшиль, на первый разъ, только гласно нетерпимое и исправиль въ ходъ дъль то, что скоро и легко можно было исправить. Между тъмъ къ поъзду его присоединилось здёсь новое лицо, Тобольскій уроженець, воспитанный во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ, Гавріплъ Степановичъ Батеньковъ, который, участвовавъ въ кампаніяхъ 1812—1815-го годовъ, въ 1816-мъ перешелъ въ корпусъ инженеровъ путей сообщенія, съ назначеніемъ на службу въ Спбпрь. Въ описываемое нами время еще молодой человъкъ 26-ти льть, только что произведенный въ капитаны, онъ состояль производителемъ работъ въ Томскъ и Иркутскъ и носилъ званіе управляющаго Х-мъ округомъ путей сообщенія, который, однако, и открыть еще не быль. Вывхавь на встрѣчу генералъ-губернатору изъ Томска въ Тобольскъ, онъ представилъ ему записку по своей части. Сперанскому нуженъ былъ знающій пиженеръ для его проектовъ по устройству сообщеній въ Сибири; сверхъ того и записка и ея сочинитель, въ которомъ тогчасъ можно было замътить пылкое воображеніе, творческія иден и вообще блестящія дарованія, такъ ему понравились, что, оставя Батенькова при себъ, онъ взяль его съ собою въ Томскъ и въ Иркутскъ, а наконецъ, при вывздв изъ Спбири, и въ Петербургъ. Постепенно, этотъ молодой человѣкъ, заслуживъ всю довъренность своего начальника, сдълался какъ бы членомъ его семьи. Имя его еще не разъ встрътится у насъ ниже.

26-го іюня генераль-губернаторъ выёхаль въ Томскъ (\*), но съ дороги свернуль въ Омскую крѣпость, гдѣ, за смертью

<sup>(\*)</sup> Въ обозначени маршрута Сперанскаго и пъкоторыхъ другихъ подробностей его путешествія мы слідуемъ его «дневнику» и частнымъ письмамъ, а также свідініямъ, полученнымъ отъ гг. Ріпинскаго и Батенькова.

корпуснаго командпра Глазенапа, былъ принятъ начальникомъ штаба барономъ Клотомъ фонъ Юргенсбургомъ, имъвшимъ изъ Петербурга повельніе отдавать Сперанскому военныя почести паравит съ корпуснымъ командиромъ (\*). На этомъ предвав Европейского общежитія, дикіе Киргизы, придвинувшись съ своими портами, дали новому пачальнику праздпикъ, т. е. показали ему, сначала, какъ пожираютъ почти сырыхъ барановъ, грызя съ жадностью самыя ихъ кости, и пьютъ кумысъ, а потомъ устроили ристалище, на которомъ молодые люди, верхами, поочередно старались нагнать скачущую дувушку, одну изъ лучшихъ невъсть, отбивавшуюся отъ жениховъ плетью. Тотъ, который, пе смотря на удары, обнималь бъглянку, становился ея женихомъ. «Нътъ ничего отвратительные дикой природы—писаль Сперанскій, по этому случаю, своей дочери, --если это въ самомъ деле есть природа, а не одичавшее ся произведеніе.» Праздникъ заключился фейерверкомъ, отъ котораго большая часть Киргизовъ разбъжалась.

Изъ Омска путь лежаль на Каинскъ, черезъ Барабинскую степь. Извъстно что эта мъстность вполнъ оправдываетъ угрозу Сибирью. Безилодный, солончаковый груптъ, дурная вода, мошки и оводъ дълаютъ лътній проъздъ по ней нестериимымъ. Если бъ случилось дождливое время, то не было бы и никакой дороги; по Сперанскому пришлось перенести пытку только отъ насъкомыхъ и смертельной духоты; о самомъ же переъздъ онъ, напротивъ, записалъ въ своемъ «дневникъ»: «пътъ въ свътъ глаже дорогъ какъ на Барабъ; пътъ ръзвъе лошадей; пътъ пеуто-

<sup>(\*)</sup> Такъ, во все время пребыванія въ Сибири, Сперацскій имѣль при квартирѣ гауптвахту и ежедневно ординарцовъ и вѣстовыхъ, и принималь рапорты отъ комендантовъ.

мимъе кнута тамошнихъ извощиковъ.» Бхали не останавливаясь, потому что Сперанскій дорожиль временемь и любиль тадить ночью, вполить обладая искусствомъ спокойно спать въ дормезъ. Свита его увеличилась докторомъ Албертомъ, котораго ямщики принимали за чудовище. «Оставивъ въ Омскъ сломавшуюся коляску—разсказываетъ Батеньковъ — Албертъ Вхалъ на длинныхъ дрогахъ, одътый въ бурку и мохнатый башлыкъ, съ очками на глазахъ, подъ черною волосяною маскою (отъ насѣкомыхъ), а въ ногахъ везъ пару охотипчыхъ собакъ. На одной станціи, почью, при расплать прогоновъ, мы слышали какъ ямщикъ разсказывалъ казачьему офицеру, что везъ звъря генеральскаго, а когда стали ближе распрашивать, то всё крестьяне хоромъ повторили: «точно такъ, звърь мохнатый, съ страшными глазами, и чуть подойдешь—ворчить; » да катомала, авыхов завой

Въ Томскъ, куда поъздъ прибылъ 6-го іюля, тамошній губернаторъ долженъ былъ почувствовать всю неловкость первой своей встръчи съ новымъ начальникомъ. Съ выхода пэъ Кіевской духовной академін, куда Илличевскій перешелъ наъ Александроневской семинаріп, онъ постоянно нользовался добрымъ расположениемъ своего прежняго товарища, по ходатайству котораго и быль опредёлень, въ началъ 1812-го года, изъ начальниковъ отдъленія миипстерства финансовъ, въ губернаторскую должность; но еще прежде чёмъ онъ успёль къ ней отправиться, Сперанскаго заточили въ Пермь. Узнавъ что Томскій губернаторъ пробажаеть, заточенный вышель къ нему на встречу за городъ; однако тотъ испугался предстоявшаго свиданія и проскакаль мимо, не показавь и вида что зпаеть ожидавшаго его. Теперь роли перемѣнились; но «старикъ Божій» — такъ любили называть Сперанскаго, говоря о цемъ, приближенные-не зналъ чувства мести. Онъ тот-

часъ сдълалъ Илличевскому впзитъ, успокоплъ его своимъобращениемъ и пичъмъ не напоминлъ о случившемся. Но что касается дела, то оно въ Томскъ представлялось въ краскахъ гораздо более мрачныхъ, нежели въ Тобольскъ: поборы были тягостиве, чиновники дерзновеннье, преступленія очевиднье, на самого губернатора падали сильныя подоэрьнія. «Бывають минуты—нисалъ Сперанскій, подъ этими первыми впечатлівніями. князю Голицыну-когда все теривніе изчезаеть; желалось бы и должно бы было большую часть исполнителей смъпить и отръшить; но къмъ замъстить отръшаемыхъ? что можно прочное сдълать безъ людей и безъ правиль, мъстному положению сообразныхъ? По пеобхолимости должно решиться оставлять много зла безъ исправленія и утъщаться только тъмъ, что оно замъчено, обнаружено и со временемъ, при дучшихъ правилахъ и съ другими людьми, можетъ быть исправлено.» Миого дней занялъ личный разборъ жалобъ на притъсненія, монополін и взятки: но жестокость наказанія, по тогдашнему закону, за посліднія побудила Сперанскаго исключить слово «взятки» изъ лексикона Сибирской ревизіи и д'яла такого рода обратить въ простой гражданскій искъ, заставляя обличенныхъ, или сознавшихся, тутъ же возвращать незаконно ими себъ присвоенное. Сверхъ такой личной расправы, сверхъ обозрѣнія присутственныхъ мъстъ и пр. (\*), оставалось, впрочемъ, не мало дёла и для бумажнаго производства. Надобно было ознакомиться съ порядкомъ и течепіемъ дёлъ; учесть движеніе суммъ приказа общественнаго призрічнія и расходы по части отправки и поселенія ссылныхъ; произвести, посредствомъ особой коммиссіп, ревизію въ северномъ Нарым-

<sup>(\*) «</sup>Наружный порядокъ—сказано въ «дневникъ» — изрядный; но внутри, исключая казенной палаты, всем исполнено костей и мерзости.»

скомъ краф, гдф торговля была выше всякой мфры монополизирована, и собрать сведения объ одномъ несчастномъ событіп въ Туруханскомъ краї, вызывавшемъ, уже и до того, нъсколько слъдствій, именно объ Остякахъ, заблудившихся въ полярныхъ сибгахъ и събвшихъ, для спасенія отъ голодной смерти, одного изъ товарищей (\*). Наконецъ встрътилось еще одно особенное обстоятельство, выпудившее Сперанскаго, наканунъ вывзда его изъ Томска, обратиться непосредственно къ Государю. По дъйствовавшей тогда для Сибирскаго генераль-губернатора инструкціи, онъ могъ чиновниковъ, опредъленныхъ къ должностямъ сенатомъ, удалять и отръшать самъ собою, по на смъну лицъ, определенныхъ верховною властію, долженъ былъ испрашивать особое разрѣшеніе. Предвидя что можетъ настать необходимость, если не отрѣшить, то по крайней мѣрѣ временно удалить отъ управленія губерпаторовъ Томскаго и Иркутскаго, Сперанскій 31-го іюля представиль о необходимости уполномочить его къ такой мара, на случай, если бы въ ней оказалась настоятельная пужда. Пославъ Государю бумагу о томъ, опъ 1-го августа вы халъ по направленію къ Енисейску; поъздка туда прибавляла къ его пути около тысячи версть, но онъ жалёль о такомъ кругё только нотому, что всё свёдёнія нудили его спёшить прпбытіемь въ Иркутскъ.

«Благонолучно—пишетъ Батеньковъ—прослѣдовали мы Красноярскій уѣздъ, гдѣ, пользуясь доброю погодою, во время перепряжки лошадей обыкновенно шли нѣкоторое разстояніе впередъ пѣшкомъ, окруженные толною народа, съ которымъ Михайло Михайловичъ входилъ

<sup>(\*)</sup> Слъдствіе по этому дълу, паряженное Сперапскимъ, кончилось также почти пичьмъ; обнаружено было только, что хлъбъ, отправленный па Толстой мысъ, гдъ полагался магазинъ, замерзъ на Еписев не дойдя до мъста, что и послужило виною песчастному произшествію.

въ разговоръ. Помню два случая. Волостный голова разсказываль, что собранныя въ 1812-мъ году на ополчение деньги вельно было, по заключени мира, возвратить крестьянамъ; «но в фрно-прибавиль онъ-худы были поги у указа, едва ли за недълю до тебя дотащился къ намъ,» т. е. черезъ пять лѣтъ. Второй случай. Говорливый крестьянинъ проболтался передъ генералъ-губернаторомъ, что у нихъ были готовы просьбы на исправника, но посл'в разсудили, что онъ еще челов'якъ порядочный, что «ты, можеть, опредълишь худшаго, потому что гдъ же тебъ взять хорошаго, а намъ отъ новаго зa крупко достанется. Притомъ этотъ ужъ сытъ, другой пріъдетъ голодный. »-«Странно-продолжаетъ Батеньковътеперь вспомнить о Енисейскомъ убъдъ и самомъ городъ. Мы застали тамъ ръшительно натріархальную простоту; жители выходили смотръть на наши лица, одежды, экинажи, какъ на чудо. Не нашлось въ разсмотрѣніи ни одного уголовнаго дела. Ныпе, съ открытіемъ въ тайгахъ того же увзда добычи золота, ивть, можеть быть, во всей Сибири мъста болье развитаго, болье страстнаго къ деньгамъ и привыкшаго къ роскоши. Вся свойственная Русскому челов вку хитрость влилась въ тамошнихъ жителей.» И у самого Сперанскаго въ «дневникѣ» противъ Еписейска отмѣчено: «Все въ порядкъ. Дълъ почти нътъ;» а потомъ, при отмъткъ о знакомствъ съ братьями Черепановыми: «Семейство сильное и богатое, съ отличными, по здёсь не рёдкими нравами. Вообще, кто хочетъ видъть старую, святую Русь, тотъ долженъ путешествовать въ сихъ мъстахъ. Здъсь все старожилы, зашедшіе или переселенные сюда вскор'й по открытіи Енисейска, большею частью потомки древнихъ казаковъ. Нравы отмѣпно чистые и простые. Въ теченіи десяти лътъ не было въ увздномъ судъ ни одного подсудимаго изъ всёхъ обывателей уёзда. Нётъ другихъ дёлъ

кромѣ о бѣглыхъ съ двухъ казенныхъ заводовъ, винокуреннаго и соловареннаго.» Его поразило и мѣстное парѣчіе: «самый языкъ—продолжаетъ опъ—здѣсь примѣчателенъ по своей древности. Черепановъ, разсказывая о Тунгускѣ, изъяснялъ что слава сей рѣкѣ при впаденіи и до соединенія съ Илимомъ Тунгуска; а до (sic) соединенія ей же слава Ангара.»

14-го августа, съ прівздомъ въ Канскій острогъ, Сперанскій вступиль въ предвлы Иркутской губернін.

Здъсь было уже настоящее гнъздо злоупотребленій.

Смътливый и изворотливый. Трескинъ умълъ, въ продолженіе долговременнаго своего управленія, основать, для своихъ беззакопныхъ дъйствій, твердыя связи и съ чиновинками и съ купечествомъ. «Надобно было—писалъ Сперанскій графу Кочубею-чтобъ къ этому человѣку присоединился другой, еще его ръшительнъе и притомъ лучшее, самое дъловое перо, какое только случалось мить встртиать въ жизпи.» То быль ижкто Бълявскій. Возвысившись изъ низшихъ должностей до званія предсъдателя гражданской палаты, опъ всегда быль секретаремь Трескина, правою его рукою. Записки и представленія, которыя Пестель подаваль въ Петербургъ, самыя даже ийсьма его къ Государю, были сочиняемы обоный друзьями въ Иркутскъ. Сперанскій нашель все это тамъ въ проектахъ. Онъ уже былъ въ Тобольскъ, какъ Бълявскій вдругь сошель сь ума и вскорь за тымь умерь, оставя по себъ чувство страха въ жителяхъ и значительное богатство. Съ Трескинымъ и Бълявскимъ три исправника, люди также очень не глупые и отважные, составляли неразсоюзъ. На границѣ губерніп, на рѣкѣ Капѣ, Сперанскій быль встрічень однимь изь нихь, Нижнеудин-Лоскутовымъ, котораго имя обдавало страхомъ скимъ, край и уже пріобрѣло пѣкоторую знаменитость йыл др въ самомъ Петербургъ. Человъкъ дъятельный гическій, по столько же суровый п самовластный какъ

его начальникъ, онъ успълъ сперва населить ссыльными Бирюсинскую волость, которой быль смотрителемь, а потомъ ввелъ въ своемъ убздъ такую дисциплину, что, по общему мивнію, иголка не могла пропасть тамъ, гдв прежде непрерывно происходили дневные грабежи. За то и средства къ этому употреблялись самыя крайнія. Лоскутовъ не прівзжаль въ селеніе пначе, какъ съ казаками, которые везли по нфскольку возовъ прутьевъ и лозъ; тутъ онъ приступаль къ осмотру жилищъ, кухонь и всего скарба, и за всякую неисправность безжалостно съкъ и мужчинъ и женщинь. Всв трепетали его взгляда и терроризмъ, карающій смертію, не могь бы внушать большаго страха. Передъ прибытіемъ Сперанскаго онъ отобраль въ цъломъ увздв чернила, перья и бумагу и сложиль ихъ въ волостныхъ правленіяхъ. Не смотря, однако, на всё эти предосторожности, просьбы были паписаны и вручены, для поданія, двумъ съдымъ старикамъ. Неизобразимъ былъ ужасъ последнихъ, когда, переправясь, на встречу генераль-губернатору, черезъ Канъ, они увидели возле него-самого Лоскутова! Оба упали почти безъ чувствъ на колени, держа свои просъбы на головъ. Сперанскій, принявъ эти просьбы, вельль Рыппскому читать ихъ въ слухъ. Тогда просители растяпулись на землъ. Немедленно по выслушанін просьбъ, подтверждавшихъ всѣ, уже прежде полученныя свѣдѣнія о своеволін и поборахъ Лоскутова, Сперанскій, туть же на мъстъ, отръшилъ его и арестовалъ. Когда старики были приведены въ чувство и имъ объявили что ихъ исправникъ удалень отъ должности, то они, трясясь всёмъ тёломъ, схватили Сперанскаго за полу и едва сами помня что говорять, зашептали ему: «батюшка, вѣдь это Лоскутовъ, что ты это баешь; чтобъ тебъ за насъ чего худаго не было: върно ты не знаешь Лоскутова (\*).» Не смотря на то,

<sup>(\*)</sup> Разсказъ Батенькова.

Сперанскій «оставиль страшнаго исправника за Каномъ какъ за Стиксомъ» (слова дневника), и отправиль забранное у него въ Бирюсинской волости имущество—деньги, серебро и мѣха, на сумму до 80,000 р.—съ передовымъ въ Иркутскъ, а самъ поѣхалъ въ Нижнеудинскъ, гдѣ, учредивъ падъ нимъ слѣдственную коммиссію, остался на двѣ недѣли, для надзора за производствомъ первоначальныхъ розысканій.

«Памятны мнъ эти двъ недъли» — пишетъ Ръпинскій въ своихъ запискахъ: «онъ были для меня мучительнъйшими изо всей дороги отъ Тюмени до Иркутска. Михайло Михайловичь никогда не браль съ собою въ дорогу никакой части оффиціальной генераль-губернаторской канцеляріи, кромъ меня, въ ней считавшагося: вся она обыкновенно вхала отдъльно, впереди или позади, а на этотъ разъ, во время его побздки въ Енисейскъ, отправлена была изъ Томска прямо въ Иркутскъ. По этому, въ дорогѣ, записываніе жалобъ -словесныхъ, чтеніе или докладъ письменныхъ, и вст распоряженія по рёшеніямъ Михайла Михайловича лежали на мит одномъ: ибо, изъ тхавшихъ витстт съ нами, Цейеръ этими делами не занимался, Жоржъ (Вейкардтъ) былъ мальчикомъ, ничего тогда въ нихъ не смыслившимъ, а Вильде смыслиль не болье его и еще безъ Русской грамоты (\*). До Нижисудинска и по прівздв туда, Михайло Михайловичь быль заваливаем в жалобами, въполном в смысл в этого слова, и мив не было никакого отдыху, даже по ночамъ въ Нижнеудинскъ, потому что ко всякому утру надобно было и составить и самому же переписать либо доклады, либо предписанія по поданнымъ жалобамъ. Въ Нижнеудинскі тогда было едва ли пятнадцать, чиновинчыхъ и мъщанскихъ, домовъ, деревянныхъ, одноэтажныхъ, сколько нибудь год-

<sup>(\*)</sup> Всё трое, т. е. Рёпинскій, Вейкардть и Вильде-первые классные чины получили уже только по пріёздё въ Томскъ.

ныхъ для жилья. Мъщанскіе были домы бъдняковъ, а чиновники-хозяева другихъ-вст у насъ подъ следствіемъ, и оставалась одна старая полуразвалина, принадлежавшая доброму и честному старику городничему Динаталю, гдъ мы и жили вст вмтстт, съ нимъ, съ его семьею и съ генераль-губернаторомъ. Къ довершенію и ъсть было почти нечего; запасовъ съ собою не взяли, а на мъстъ ръшительно никакихъ ни за что достать было нельзя, — по простой причинъ: никто ихъ пе имълъ. Кое-какъ питались мы куринымъ супомъ и япшницею, да ленками (родъ Сибпрской форели, нъжной и вкусной); но и то въ последије дни оскудело; лишь однажды какому-то счастливцу удалось подструлить молодую сайгу и мы полакомились жаренымъ мясомъ, но не вдоволь, потому что «старикъ» нашъ и супъ раздаваль, и жареное, или иное что, ръзаль по порціямъ всегда самъ и хотя всегда искренно потчивалъ насъ предложеніями и никогда не отказываль въ прибавкъ порцій, однако на просьбы о прибавкъ всъ мы, кромъ Вильде, совъстились, видя, что самъ онъ продолжаетъ быть воздержнымъ (\*).»

Въ эти тяжелыя двѣ недѣли, среди всѣхъ заботъ и многодѣлія, Сперанскій умѣлъ, однако жъ, найти довольно и досуга и спокойствія духа, чтобы заняться тѣмъ, чего, конечно, никто прежде не дѣлывалъ, ни послѣ него, вѣроятно, не повторилъ въ Нижнеудинскѣ. Онъ прочелъ—первую часть Шлегелевой исторіи древней и новой литературы и даже сдѣлалъ на нее пѣкоторыя замѣчанія. Въ тоже время онъ, изъ этого самозаточенія, съ нѣкоторою гордостію,

<sup>(\*)</sup> Другой соучастникъ этой грустной экспедиціи прибавляєть, что въ продолженіе ся пребыванія въ Инжнеудинскъ, она сожгла всъ свъчи въ городъ, у жителей и въ церкви. Здъсь же Сперанскій впервые увидъть бродячихъ инородцевъ. На дворъ квартиры пеожиданно въъхали, привътствовать его, Карагасы, верхомъ на рогатыхъ оленяхъ.

писалъ своей дочери: «Здѣсь-то настоящая Сибирь и здѣсьто, наконецъ, я чувствую, что Провидѣніе, всегда правосудное, не безъ причины меня сюда послало. Я быль здѣсь дѣйствительно Ему нуженъ, чтобъ уменьшить страданія, чтобъ оживить надежды, почти уже изчезавшія, и ободрить териѣніе слишкомъ утомленное.» Такого же мнѣнія были и всѣ его спутники. Печальное зрѣлище началось еще съ Кемчуговъ, по сю сторону Ачинска: тамъ предстала нищета, еще нигдѣ дотолѣ не видѣнная въ Сибири. Въ настоящее время все исправлено золотопромышленностію.

29-го августа, накапунѣ Александрова дня, съ наступлепіемъ ночи, генераль-губернаторъ достигъ Иркутска. Не смотря на старанія отклонить всё пышности, встреча была великольппая. По пространству, занимаемому городомъ, и по стечению парода, Иркутскъ показался ему столицею, особенно съ переправы черезъ величавую Ангару, откуда открывался видъ на ярко иллюминованные городскіе ворота и соборъ. Правда, что на другое утро очарование изчезло, но все еще остался городъ, сравинтельно съ другими губернскими, довольно многолюдный, торговый и опрятный. За совершенною негодностію и ветхостію генераль-губернаторскихъ палатъ, для Сперанскаго отведено было помъщение на берегу ръчки Ушаковки, въ домъ, принадлежавшемъ тогдашнему товарищу откупщика, а впоследствін богатому золотопромышленнику, выведенному и въ чины, Кузнецову. Нашъ путешественникъ радъ быль отдохнуть отъ трехмъсячной кочевой жизни, расположиться—какъ онъ говориль—«на постоянныя зимнія квартиры», въ надеждё удёлить часть своего времени занятіямъ болбе питательнымъ для духа и менъе тягостнымъ для сердца, нежели одни слъдств я и произнесение приговоровъ. Вскор в по прибыти на гту, ночти крайнюю черту западнаго просвъщения, онъ писа. ъ президенту академін наукъ Уварову: «Не заключи-

те, что я сожалью о моемъ странствованіи. Не выбраль бы я его самъ собою; но радъ, что оно для меня выбрапо. Нравственная, или, лучше сказать, политическая сторона сего края, мъстное управление его п родъ дълъ, на меня возложенныхъ, превышають почти все мое терпъніе; но чудесная спла здёшней природы, удобность видёть и почти считать всв степени общественнаго образованія, п чувство, что въ общемъ движении разума человъческаго, въ развитіп его, я здёсь не лишній; что, тёмъ или другимъ образомъ, въ настоящемъ пли будущемъ, могу быть полезенъ, -сіе одио заставляеть меня забывать всѣ трудиости и пренебрегать всв опасности моего положенія. Присоедипите къ сему и надежду, нъкогда, сидя у пристани, бесъдовать съ вами о здёшнихъ быляхъ и пебылицахъ, представлять вамъ Сибирскія картицы, узорочность здішняго края и, какъ старики многоглаголивы (а я старъю), сто разъ вамъ повторять и вмъстъ съ вами выводить изъ всъхъ опытовъ, изъ всѣхъ наблюденій, одну и ту же истину: что вездъ, на всъхъ концахъ свъта, есть всеобщее движение отъ твлеснаго къ духовному, отъ тьмы къ сввту, отъ заблужденія къ истинъ — мысль утъшительная, необходимое возмездіе всего настоящаго! »

Снисходительность, оказанная Сперанскимъ въ Тобольскѣ, и увѣренность Трескина и его приверженцевъ въ силѣ ихъ союза ослѣпили и обпадежили ихъ до того, что они пренебрегли самыми простыми мѣрами осторожности. Нѣкоторое денежное пожертвованіе обиженнымъ, вѣроятно, заглушило бы жалобы; но ложная съ ихъ стороны разсчетливость сдѣлала то, что генералъ-губернатора, до границъ Пркутскаго уѣзда, провожалъ на каждомъ шагу вопль. Послѣдній вдругъ смолкъ только въ этомъ уѣздѣ и въ самомъ городѣ. Такова была сила страха, тяготѣвшаго надъ ва ѣми въ теченіе тринадцати лѣтъ. Этотъ страхъ продолжаль

дъйствовать, потому что Сперанскій еще не имъть разръшенія удалить Трескина. «Устраненіе губернатора—писаль опъ Голицыну—ръшивъ колебанія, облегчило бы изысканія. Не имъя сего средства, я долженъ развивать клубокъ, чрезмърно спутанный, съ медленностію и тернъпіемъ. Чъмъ злоупотребленіе очевиднье, тъмъ тягостнъе искать еще на очевидность сію доказательствъ, и искать ихъ среди страха, здъсь еще дъйствующаго, и какихъ-то надеждъ, изъ Петербурга съ каждою почтою сюда ліющихся.»

При всемъ томъ, уже черезъ три дня по прівздв въ Иркутскъ, открылось достаточно данныхъ, чтобы сверхъ слъдственной коммиссіи, учрежденной прежде въ Нижиеудинскъ, открыть еще двъ новыя: одну, главную, въ губерискомъ городъ, другую-въ Верхнеудинскъ. Въ первую былъ назначенъ председателемъ Цейеръ. Сколько, при его псобыкновенно кроткомъ, добросердечномъ и тихомъ нравѣ, ни тягостно было ему такое участіе въ коммиссіи, которую Иркутяне прозвали «пиквизиціею»; однако, ненавидя беззакопія, онъ въ ней почти ожесточился, разстроилъ свое здоровье и сделался мрачнымъ нелюдимомъ до того, что стали даже опасаться за его разсудокъ. Именно отъ этого, его коммиссія затяпулась бы до безкопечности, если бъ не д'виствоваль въ ней самъ Сперанскій. Обременительное занятіе этими трынгун и—какъ онъ ихъ называль—«удаленными отъ тобать соображеній чистаго здраваго разсудка» дізами, продолжало, въ началъ, на перекоръ его надеждамъ, отпиматк поч и все его время. Въ октябръ онъ отмътиль въ своемъ «днелникъ»: «Здъсь прекращается журналь моего путеньествія. Едипообразіе служебныхъ тягостныхъ, мрачных в діль составляеть связь ежедневных упражненій и нед депускаетъ никакихъ произшествій.» Министру финансодзя, который съ своими проектами отыскалъ Сперан-

скаго и въ Сибири, последній, на просьбу сообщить его мн вніе по отчету государственных в кредитных в установленій, отвічаль: «Среди ежедневных жалобь, доносовь и вопля элоупотребленій, большіе государственные вопросы не находять почти мъста въ головъ. Можеть быть со временемъ, обозрѣвшись, найду способъ перевести духъ п исполнить ваше порученіе.» Далье, ссылаясь на содержаніе писемъ своихъ къ Голицыну, онъ прибавляль: «Кратко и въ откровенности вамъ скажу: все то, что о здёшнихъ дълахъ говорили въ Петербургъ, не только есть истина, но-и это бываетъ ръдко-истина пеувеличенная.» Чуждый, однако, по прежнему, всякой устали, онъ съ того же времени приступиль къ другому дёлу, которое казалось ему и, дъйствительно, было еще болъе существеннымъ, нежели обнаруженіе опутавшихъ Сибирь злоупотребленій, именно къ собранію п соображенію данныхъ для будущаго ея образованія. «Ревизія—писаль онь Голицыну—есть діло временное и повторять ее часто, на сихъ разстояніяхъ, певозможно. Порядокъ управленія, мъстному положенію свойственный, одинъ можетъ упрочить добро на долгое время. Учрежденія безъ людей тщетны, но п люди, безъ добрыхъ учрежденій, мало добра произвести могутъ. Съ сей стороны 13 лътъ минувшаго управленія почти потеряны невозвратно; все ограничено было однимъ отправленіемъ текущихъ дълъ, да и то по здъшнимъ частнымъ и весьма невършымъ направленіямъ.» Многое изъ новыхъ проектовъ (о нихъ будетъ говориться пиже), какъ равно и общіе всему иланы, Сперанскій самъ непосредственно обдумывалъ и писаль; другое, вмъстъ съ собираніемъ свъдъній, предварительными начертаніями п пр., онъ, не им в времени, ни даже наклонности заниматься подробностями, возлагаль на Батенькова, говоря что не можетъ безъ него обойтись «какъ мастеръ безъ ученика.» Сотрудниками последнему по разнымъ

отдёльнымъ предметамъ были даровитый князь Александръ Егоровичъ Шаховскій, прежній пачальникъ въ Гижигѣ, и иѣсколько дѣльныхъ купцовъ и мѣщанъ, бывавшихъ въ Киргизской степи; другіе, находившіеся при Батеньковѣ чиновники: Протопоповъ, сывъ учителя Тобольской гимназіи, Текутьевъ, бывшій помощникъ Иркутскаго почтмейстера, и Буличъ, отецъ нынѣшняго Казанскаго профессора, употреблялись болѣе лишь для переписки.

Въ концъ октября (1819-го года) пришелъ наконецъ рескраить, которымь генераль-губернаторь, согласно его просьбѣ, уполномочивался: губернаторовъ — Илличевскаго и Трескина-«впредь до окончательнаго усмотрънія, устрапить на время отъ управленія губерпіями, если, по производству дъль и по обозрънію края, сіе найдено будеть нужнымъ.» Рескриптъ былъ полученъ именно тогда, когда по Иркутской губернін открывалась въ немъ самая настоятельная нужда. Мъстныя пзысканія уже были доведены до такой полноты, что всякая медленность могла казаться послабленіемь, а безъ устраненія губернатора предвидьлись большія препятствія въ ход'є и окончаніи сл'єдствій. Сперанскій ограничился, впрочемъ, удаленіемъ одного Трескина, котораго называль учителемо, а Илличевского счель возможнымъ оставить при должности, потому что въ Томской губерніц слёдствія приняли другое направленіе и вліяніе губернатора, по разнымъ м'єстнымъ обстоятельствамъ. не могло ин остановить ихъ, ни положить имъ препятствій. Продолжая все еще затрудняться недостаткомъ способныхъ и падежныхъ чиновниковъ, Сперанскій даже и собственно въ кругу ревизіи многое долженъ былъ дёлать и писать самъ. На утвшенія Голицына, что многіе согласятся служить съ нимъ въ Сибири, онъ отвечалъ, что изъ опыта видить противное и что даже тѣ, которые прежде сами вызывались, стали отказываться. «Просятся—продолжаль

онъ — одни титулярные совътники (\*); но и то подъ сомивніемъ. Вообще служба здъщняя требуетъ другихъ правилъ и другихъ поощреній. Присоедините къ сему, что на одно вопросъ и отвътъ, на одно предложеніе, потребны три мъсяца. Я не могу даже составить своей канцелярін и долженъ довольствоваться тъмъ, что поступило ко мнъ отъ моего предмъстника. Какъ трудио, какъ неспосно всегда остерегаться (\*\*)!» Въ подобныхъ же жалобахъ онъ изли-

(\*) Тогда еще двиствоваль законь, но которому титулярные совътники, за повздку въ Сибирь, получали чинь коллежскаго ассессора безъ установленнаго указомъ 1809-го года испытанія.

(\*\*) Изчислимь здёсь, хотя и иёсколько поздо, чиновниковъ генеральгубернаторской канцелярін, которыхъ передаль Сперанскому Пестель и изъ которыхъ, сверхъ Ценера, Батенькова и Рёнинскаго, состояли всё,

такъ сказать, орудія его дівствій. Это были:

Неановино Инларевский (правитель канцеляріи), изъ Малороссіянъ, человъкъ не безграмотный, бывшій, когда-то, довольно дѣловымъ сенатскимъ секретаремъ, а потомъ занимавшійся болѣе частными дѣлами графа Орлова, нежели дѣлопроизводствомъ у Пестеля. «Шкларевскій—писалъ о пемъ Сперанскій графу Кочубею 20-го мая 1820-го года—есть старый сенатскій секретарь, рекомендованный миѣ еще отъ графа Орлова. Въ немъ одинъ только порокъ, что онъ боленъ, дряхлъ и не можетъ управлять никакою канцеляріею.» Послали его однажды изъ Томска въ Нарымъ, въ качествъ ревизора и слѣдователя, и, по пріѣзаф оттуда, онъ занимался отчетомъ по одному этому дѣлу до своего отбытія въ Петербургъ.

Миронт Филипповиит Молиановт, тоже изъ Малороссіянъ, менте Шкларевскаго опытный въ письмоводствъ, но смътливый и бойкій на словахъ. Онъ отправился изъ Истербурга въ Сибирь въ апрълъ 1819-го года и прибыть въ Пркутскъ въ одно время съ Сперанскимъ. Въ ионъ 1820-го последній командироваль его въ Краспоярскь и его округь, для переследованія двухъ сабдствій по жалобамъ поселянь на земское и сельское начальство, съ тъмъ, чтобы Молчановъ еженедъльно доносиль ему объ успъхъ своихъ запятій и потомъ ожидаль тамъ его прибытія. По окончанів этого порученія, уже передъ самымъ выбодомъ генераль-губернатора изъ Сибири, Молчановъ отпросился въ отпускъ въ Истербургъ къ остававшейся тамъ своей молодой женъ съ двумя дътьми, и перешелъ секретаремъ въ сенатъ, гдъ и прослужилъ, сначала въ этой должности, а потомь оберъ-секретаремъ, почти 20 лътъ, до самаго своего выхода, въ 1839-мъ году, въ отставку. По представлению Сперанскаго, опъ быль награжденъ (въ полъ 1820 года) орденомъ св. Владиміра 4-й степени, а мъсто его въ генераль-губернаторской канцелярін заступиль, по рековался и передъ другими. «Никогда—писалъ онъ, напримъръ, Гурьеву — во все теченіе страниической моей жизни, не бывалъ я въ положеніи болье огорчительномъ. Управленіе безъ людей, обшириос производство дьлъ почти безъ канцеляріи, или, что еще хуже, съ канцеляріею чужою, и, въ довершеніе всего, родъ дълъ, совершенно противный и склоиностямъ моимъ и привычкамъ! Если бы успъхъ порученнаго мив дъла должно было измърять количествомъ обиаруженныхъ злоупотребленій, то было бы мив чъмъ утышаться; но какое же утышеніе преслъдовать толиу мелкихъ исполнителей, увлеченныхъ примъромъ и попущеніемъ главнаго ихъ начальства! Дъла сего начальства приведены теперь въ такую ясность, что мудрено было бы ихъ затеминть. Я ничего еще не доносилъ и, признаюсь, не могу и ръшиться доносить за шесть тысячъ верстъ. Ка-

мендацін князя А. Н. Голицына, Егору Даниловичу Борисоглюбскій, восинтывавшійся въ Тамбовской семинаріи и отличавшійся правилами и зам'ячательными перомъ.

Николай Васильевить Жуковский, чиновникь честный, добрый, разсудительный и заботливый, бывшій потомъ губерпаторомь въ Пстербургь, а накопець сснаторомь, и уже давно умершій. Ему мы также были обязаны (черезъодного общаго пріятеля) многими разсказами о Сперацскомъ.

Николай Васильевиит Крестниковт, изъ Тверскихъ семпнаристовъ, бойкій, учавшійся, читавшій, по разгульной жизни. Опъ умерь въ молодыхъ еще льтахъ, состоя на службъ въ восино-коннозаводскомъ въдомствъ.

Осдоръ Ивановичъ Шульгинъ, изъ Тобольскихъ уроженцевъ и туземныхъ чиновниковъ, человъкъ очень начитанный, какихъ, впрочемъ, въ Сибири много, но болъзненный и притомъ суевърный почти до помънательства. Онъ служилъ послъ при генералъ-губернаторъ Капцевичъ и умеръ, тоже давно, на своей родинъ.

При этихъ четырехъ лицахъ, посившихъ званіе пачальниковъ отдѣленій (какъ переименовалъ Сперанскій прежинхъ секретарей), состояло еще шесть чиновниковъ для письма, между которыми двое: Зеленцовъ, сынъ бывшаго пѣкогда въ Тобольскѣ богатаго, но потомъ разорившагося откупщика и заводчика, и упомянутый выше Протопоновъ, отличались и благородною правственностію и способностію къ службѣ; прочіе же были люди рядовые.

кая бы была цёль сихъ допесеній? Обпаруживъ зло, должно представить и способы къ его исправленію, а способы сім зависять не отъ Иркутска, и даже сообразить ихъ основательно пельзя въ Иркутскъ. Мъстныя свъдънія тутъ, конечно, нужны; по Сибирь достойна и по всъмъ отношеніямъ требуетъ государственныхъ соображеній.»

Не все, однако, время генераль-губернатора проходило въ служебныхъ запятіяхъ. Если не по собственному влеченію, то по умному разсчету, онъ выбзжаль также на вечера и большіе званые об'єды, и не только принималь участіе въ общественныхъ увеселеніяхъ, но даже самъ старался возбуждать ихъ. «Завожу и здъсь-писалъ онъ дочериеженедъльныя собранія: ибо мит нужны точки соединенія: нужно снять оковы прежняго суроваго и угрюмаго правительства. Едва върять здъшніе жители, что опи имъютъ нъкоторую степень свободы и могуть, безъ спроса и дозволенія, собпраться, танцовать, или ничего не делать.» Рядомъ съ этимъ возникали, по его пинціативѣ, и разныя общенолезныя установленія: учреждена въ Иркутскъ школа взаимнаго обученія; положено начало благотворительному обществу. на которое, тотчасъ въ первый день, собрапо 8,000 руб., п открыто, подобно какъ въ Пепзѣ, библейское отдѣленіе. Нашлось нёсколько досуга и для любимыхъ ученыхъ занятій. Посреди жалобъ Тургеневу и Уварову, что время его почти все расхищено дѣлами «огорчительными и несноснымп,» Сперанскій прибавляль, что им'єсть съ собою Миллера, Клопштока и литературныя лекціи Шлегеля и просиль снабжать его книгами и новостями литературы (\*). Наконенъ, въ часы отдохновенія, онъ готовиль къ универси-

<sup>(\*)</sup> Съ особеннымъ петеривніемъ ожидаль онъ продолженія Исторіи государства Россійскаго. «Меня увъдомили—писаль онъ Уварову—что уже печатается ІХ-й томъ исторіи И. М. Карамзина—камень преткповенія; но върно онъ пройдеть его благополучно: sine ira et studio!»

тетскому курсу молодаго Вейкардта, лично занимаясь съ нимъ языками Латинскимъ п Французскимъ, и, сверхъ того, усердно продолжалъ совершенствовать собственныя свои познанія въ Нфмецкомъ языкф. У себя онъ мало кого принималь въ Иркутскъ. Чиновникамъ наследованной отъ Пестеля канцеляріи быль устроень общій столь, съ выдачею имъ на то помъсячныхъ денегъ; у самого генералъ-губернатора объдали, безъ зова, только Цейеръ, Батеньковъ, Ръпинскій, Вильде и Вейкардтъ, жившіе съ нимъ въ одномъ домъ. Каждый день, не смотря ин на какую погоду, онъ прогуливался и в нкомъ, съ одного конца города въ другой, а по воскресеньямъ и праздникамъ непременно бывалъ у объдни, чаще всего въ приходской церкви. Изъ мъстныхъ жителей генераль-губернаторъ приблизиль къ себъ лишь стараго своего товарища Словцова, въ то время директора Иркутской гимназіи; по и въ бесёдё съ нимъ, кажется, уже не находиль прежняго для себя удовольствія. «Словцовъписаль онъ своей дочери-одинь здёсь умный и пекогда острый человькъ, боленъ и старъ. Это-потухающій огонекъ, который изр'едка только вспыхнетъ», а въ письм'е къ Магинцкому прибавляль: «физическія силы его уже не ть. Опъ весь въ благочестіп, и духовныя его силы возрастають по мёрё обветшанія телесныхъ.»

13-го февраля 1820-го года, когда въ Иркутскъ большая часть слъдственныхъ дълъ приходила къ копцу, Сперанскій отправился въ Нерчинскъ. Этотъ путь—по прямому направленію изъ Иркутска въ 1200, а съ заъздами въ Кяхту, по заводамъ и по другимъ мъстамъ слишкомъ въ 1500 верстъ—онъ сдълалъ совершенно одинъ, въ сопровожденіи только передоваго изъ Сибирскихъ казаковъ (\*). Поъздка его, сверхъ обозрънія Верхнеудин-

<sup>(\*)</sup> Цейеру, Вейкардту, Вильде и нѣкоторымъ чиновникамъ канцеляріи хотѣлось воспользоваться этимъ временемъ, чтобъ также побывать

скаго и Нерчинскаго убздовъ и личнаго разбора поступившихъ жалобъ, имѣла еще и другую цѣль. Ему хотёлось самому взгляпуть на образъ управленія разныхъ Бурятскихъ родовъ и удостов фриться, до какой степени они близки къ принятію христіанской в'єры. «Мивнія о семъ-писаль онъ Голицыну-здёсь различны; но то достовърно, что примъръ одного или двухъ родовъ, между ними значительныхъ, увлекъ бы съ собою и другихъ постепечно. Они прежде всв преданы были шаманству. Ламайская въра (опа же Шигемоніанская, Хошинская, Браминская и въра, въ Китат подъ именемъ Фо извъстная; вст сін именованія означають почти одно и тоже) пропикла къ нимъ недавно и, конечно, не болъе столътія. Она принесена была спачала изъ Тибета, чрезъ Монгольскія степи, къ пограничнымъ нашимъ Бурятамъ, и отъ нихъ начала уже распространяться къ другимъ. Средоточіе ея за Байкаломъ. Буряты, въ Иркутскомъ убздв по сю сторону Байкала живущіе и письмянъ Монгольскихъ еще не имъющіе, оттуда заимствують всь свои познанія. Сльдовательно важный вопросъ состоить въ томъ, чтобъ узнать на какой именно родъ и какимъ образомъ полезнъе будетъ дъйствовать за Байкаломъ. Я много о семъ бесъдоваль и буду еще говорить съ однимъ тайшею Селенгинскихъ родовъ, человъкомъ особенно между ними уважаемымъ и, по счастью, знающимъ Русскій языкъ до того, что онъ на немъ и читаетъ и пишетъ (\*).»

въ Кяхтъ. Сперапскій отпустиль ихъ, по безь выдачи казенпыхъ прогоновь, и опи всъ съъздили туда отдъльно отъ него и на собственный счетъ. Ръпинскій, по нездоровью, остался въ Пркутскъ. Батепьковъ уже прежде быль въ Кяхтъ.

<sup>(\*)</sup> Сперанскій не пивль, однако, успеха въ этомъ делё, которое продолжаль потомъ Пркутскій архіепископъ Ниль (ныцё Ярославскій), самъ изучившій Монгольскій языкъ, переведшій на него богослужебныя книги и разрёшившій на пемъ богослуженіе.

Принявъ отъ купечества, на первой за Иркутскомъ станцін (Пашковской), прощальный завтракъ, Сперанскій 14-го февраля рано утромъ пріёхалъ въ Верхнеудинскъ. Здёсь онъ нашелъ толну Хоринскихъ родоначальниковъ и четырехъ ихъ тайшей. Раздёлясь на партіп, всё они приносили жалобы и предъявляли разныя притязанія другъ на друга и на бывшее ихъ уёздное начальство. Но какъ все это уже состояло въ разсмотрёніи особой слёдственной коммиссіп, то оставалось только повёрить ихъ жалобы личными свидётельствами и объясненіями. Въ ночь съ 15-го на 16-е февраля генераль-губернаторъ прибылъ въ Тропцко-Савскую крёпость. Подробности пребыванія его тамъ, въ Кяхтё и въ Маймачинё, передадимъ словами его «дневника»:

«16. Посѣщеніе отъ дзаргучея (\*). Вслѣдъ за тѣмъ подарки маловажные: два куска фанзы; четыре ящичка чаю; три свертка конфектовъ; лучшее—два ящичка туши; четыре бизани; два фазана и два кувшина ихъ вина со-ши. Приношенія отъ купечества: хлѣбъ, три ящика чаю. Обѣдъ у директора таможии (\*\*). Китайскія обои, выписанныя для Двора, стоятъ около 26,000 р. 60 кусковъ; истинная же цѣна 38,000 р.: изъ нихъ на цѣнѣ Колесовъ уступилъ до 6,000 р., прочіе директоръ. Женскій Китайскій нарядъ. Вечеръ у него же. Свѣдѣпія о торговлѣ и ея подробностяхъ.

<sup>(\*)</sup> Намъ разсказывали что Сперанскій принималь дзаргучея въ полномъ мундирѣ п—чего никогда ни прежде, ни послѣ не бывало—въ лентѣ (желтой) Прусскаго краснаго орла. Дзаргучей, увидя на пемъ высокочтимый въ Китаѣ желтый цвѣтъ, упалъ на колѣни и, дойдя ползкомъ, протяпулъ къ нему руки; Сперанскій, съ своей стороны, но Китайскому обычаю, далъ ему только—мизинецъ.

<sup>(\*\*)</sup> Въ этой должности быль тогда Петръ Филипновичъ Голяховскій, родственникъ Словцова и старый товарищъ Сперанскаго. Последній пашель его очень «окитанвшимся, »

«17. Вторинкъ. Пріемъ Бухарцовъ и назначеніе чиновниковъ для трактованія о ревенѣ. Они на колѣняхъ предстали и откланялись. Дары обыкновенные: двѣ черныя канфы, яблоки, виноградъ и два коврика.

«Обозрѣпіе канцелярін. Архивъ драгоцѣпный—въ анбарѣ. Таможня—развалины; милліоны на открытомъ дворѣ. Ратуша. Въ ней два учрежденія. Установленіе хлѣбнаго запаснаго магазейна въ Усть-Кяхтѣ и обученіе мѣщанскихъ дѣтей мастерствамъ слесарному, и пр., на счетъ бургомистра, Николая Матвѣпча Игумнова. Магазейнъ будетъ, по просьбѣ ихъ, называться Михайловскимъ. Уѣздное училище. Открытіе библейскаго сотоварищества. Число членовъ 47, благотворителей 59, сумма 4020 р.

«Тутъ же открыта подписка на Селенгинское военно-сиротское отдъленіе. Сумма 2160 р.

«Объдъ въ Кяхтъ. Изрядные домпки, около 30-ти. Объдъ отъ общества въ домъ Николая Алексъпча Колесова. Первый компаньонъ Прокофій Оедоровичъ Пахомовъ; ихъ всего четыре. Посъщеніе въ Кяхтъ Игумнова. Церковь деревянная ветхая.

«Въ 6 часовъ въ Маймадчинахъ (sic). Наши ворота полуразвалившіяся. Маймадчины похожи на наши ярмоночные гостиные дворы. Нѣтъ способа проѣхать въ экппажѣ.

«Освъщение. Три выстръла изъ пушки. Встръча чиновниками у городскихъ воротъ; пріемъ дзаргучея въ воротахъ его двора. На открытомъ дворъ пляска и музыка плясуновъ, называемыхъ янгочай. На открытомъ дворъ три фигляра. Безобразное корченье въ клубокъ; лучшее то, что фигляръ на налкъ играетъ и бросаетъ фарфоровое блюдо и потомъ на ногахъ неподвижно съ четверть часа держитъ лъстницу, по коей кривляется въ переломъ стана мальчикъ.

«Посъщение кумприи. При входъ преграда, па коей ис-

кусственные цвъты въ видъ приношенія; потомъ два ангела, или стража—двъ гигантскія фигуры, не безобразныя. Храмъ раздъленъ на три части. Въ главной, средней, одинъ богъ Тіунъ, богъ пеба и земли; по объ стороны двъ фигуры: одна держитъ печать, другая съ свиткомъ, означающимъ законъ; передъ пими бараны, разныя печеныя хлъбныя закуски. На правой сторонъ, во второмъ придълъ, два бога: богъ огня и богъ воды. На лъвой также два: богъ скота и богъ обилія. Жертвы тъже.

«Театръ. Декламація in recitatione. Музыка недурна. Содержаніе піесы: одинъ герой преобоженный (sic) научаетъ людей вести войну съ порядкомъ. Ужинъ у дзаргучея. Множество блюдъ; сперва соусы, потомъ похлебки и рисъ. Посѣщеніе двухъ главныхъ фузъ. Чай и конфекты. Домы ихъ суть лавки.

«Вечеромъ, въ 9½, бесъда съ директоромъ.

«18. Отъвздъ изъ крвности. Отдарки дзаргучею изъ посольскихъ хрусталей и половники сукна. Бухарцамъ—двв половники сукна. Провожаніе купечества до Усть-Кяхты.»

Въ эту же свою повздку посвтивъ Англійскихъ миссіонеровъ, жившихъ въ то время на берегу Селенги, въ мъсть, прилегавшемъ къ главнымъ кочевьямъ Селенгинскихъ Бурятъ, Сперанскій былъ п въ этихъ кочевьяхъ, видълъ Ламайское богослуженіе и осмотрълъ Нерчинскіе заводы, о которыхъ написалъ министру финансовъ: «Отъ черты сихъ заводовъ, на всемъ протяженіи заводскаго въдомства, не слыхалъ я ни одной личной на начальство жалобы,—случай ръдкій и можетъ быть единственный, особливо въ Иркутской губерніи.» Но онъ не дописалъ здъсь, что крестьянъ заводскихъ нашелъ въ весьма жалкомъ положеніи и что вообще этотъ край произвелъ на него самое пепріятное и грустное впечатлъніе. Нъкоторыя замътки о томъ, содержащіяся въ его «дневникъ», те-

перь, послъ сдъланныхъ въ послъднее время преобразованій, не могли бы имъть другаго интереса кромъ историческаго.

Провхавъ, такимъ образомъ, въ саняхъ, въ коляскъ и въ телегъ, въ три недъли, болъе 3000 верстъ (считая въ оба конца), Сперанскій возвратился 7-го мартавъ Иркутскъ, который, послъ всего перенесеннаго имъ въ пути и жестокаго изнуренія, снова показался ему столицею. «Не жалью, однако же, —писаль онъ дочери—ни трудовъ, ни усталости; ибо я видълъ бъдствія человъческія, кажется, на послъдней ихълиніп.»

Въ мартъ же, съ окончаніемъ ревизін въ Иркутской губериін (\*), Сперанскій отправиль къ Государю небольшое донесеніе, —общую, въ короткихъ чертахъ, картину всего имъ сделаннаго. Но еще прежде выгазда изъ этой губерніп, ему представился случай принять покровительственное участіе въ одномъ ученомъ предпріятін, заслужившемъ, впослъдствін, Европейскую извъстность. «Я читаль твое solo объ Исландіи»—писаль онь 28-го мая своей дочери.—«Вообрази, что я ничего почти о ней не знаю. Это страна новыхъ для меня открытій. Но можетъ быть мы откроемъ въ Сибири новую Исландію. Ко мив прислали целыя две партіи молодыхъ морскихъ офицеровъ, для открытій по Ледовитому морю. На сихъ дняхъ отправляю ихъ въ путь къ бёлымъ медвёдямъ. Есть, действительно, признаки большаго острова, а можеть быть и земли, соединяющей Сибирь съ Америкою. Со временемъ

<sup>(\*)</sup> Личная его ревизія далье Пркутска на съверъ не простиралась. Въ Киренскъ быль посылань особый чиновникъ; Лену Сперанскій видъль только въ истокъ: любопытство его было парализировано стремленіемъ возвратиться въ Петербургъ, а сверхъ того въ Якутской области, которою управляль зятъ Трескипа, Михайло Ивановичъ Миницкій, не оказывалось, по повъркъ слуховъ другими данными, надобности въ особенно строгой ревизіи.

можно будетъ ходить ившкомъ чрезъ Иркутскъ въ Бостонъ или Филадельфію.» Онъ разумёль здёсь экспедицію, которая отправлялась, въ то время, для обозрѣнія сѣверовосточныхъ береговъ Спбпри и поступила въ полное распоряжение Спбирскаго генераль-губернатора. Упоминаемые имъ морскіе офицеры были баропъ Врангель, Анжу и Матюшкинъ. Первый, въ напечатанномъ имъ описаніи своего путешествія, довольно подробно коснулся содъйствія и помощи, оказанныхъ экспедицін главнымъ начальникомъ Сибири и заключилъ свой разсказъ объ этомъ откровеннымъ признаніемъ, что, безъ особеннаго и сильнаго покровительства Сперанскаго, предпріятіе рушилось бы въ самомъ началь, отъ педостатка мьстныхъ способовъ (\*). Дъйствительно, увърясь въ умственныхъ и нравственныхъ качествахъ прислапныхъ молодыхъ людей, онъ далъ имъ почти диктаторскую власть надъ территорією, пачальниками и всею администрацією, и-не ошибся. Мы имъли въ рукахъ записки одного изъ нихъ, Оедора Оедоровича Матюшкина, тогда мичмана (\*\*). Въ отвошеніи къ сущности дёла, въ пихъ иётъ ничего особенно замѣчательнаго; по простой разсказъ молодаго человъка, записывавшаго свои впечатлъпія только для себя, служить новымь подтвержденіемь тому искусству, съ которымъ Сперанскій умѣлъ обворожать и привязывать къ себъ каждаго, даже и тъхъ, кто знакомился съ нимъ подъ вліяніемъ сильныхъ предуб'єжденій. При пробод'є своемъ черезъ Томскъ, Матюшкинъ остановился у губерпатора Илличевскаго, или, лучше сказать, у его сыпа, бывшаго своего товарища по воспитанію въ Царскосельскомъ лицев, числившагося въ почтовомъ въдомствъ, по жившаго и служив-

<sup>(\*) «</sup>Путешествіе къ съвернымъ берегамъ Спбпри и по Ледовитому морю, Фердипанда ф. Врангеля.» Ч. І, стр. 146, 147, 151 и 152.

<sup>(\*\*)</sup> Нынъ опъ вице-адмираль и, послъ долговременнаго служенія въ морскомъ въдомствъ, сепаторъ.

шаго, въ то время, при своемъ отцъ. Въ этомъ домъ много говорили о Сперанскомъ и осуждали его образъ дъйствій въ Сибири; правда что сынъ, писавшій стихи, сочиниль длинную оду въ честь генераль-губернатора; но мать находила что последній нисколько не стопль стиховъ. Матюшкину шель тогда 21-й годъ, а въ эти лета человекъ легко воспріничивъ ко всякимъ впечатлініямъ; потому очепь понятно, что онъ прібхаль въ Иркутскъ сильно вооруженный противъ Сперанскаго, представлявшагося, въ его глазахъ, притеснителемъ отца его школьпаго товарища. Вотъ что сказано въ его запискахъ: «На другой депь послъ моего прівэда въ Иркутскъ, я явился къ Михайлу Михайловичу по долгу службы: пбо объ экспедиціп въ Ледовитос море (\*) были отданы въ полное его распоряжение. Я его нашелъ въ саду съ Батеньковымъ (съ которымъ я впоследствін сдружился). Мои отвъты ему были дерзки и молоды. Такъ, напримъръ, на вопросъ, какъ миъ правится Сибирь и какое она сдълала на меня впечатавніе, я отвъчаль, что вижу въ ней-Россію черезъ сто л'єть: образованность и довольство крестьянъ, привътливость и безкорыстную услужливость чиновниковъ, порядокъ на станціяхъ, прекрасныя дороги, нев фроятную честность, и пр. Я говориль пное что самъ видълъ, другое-что только слышалъ, и все этолишь изъ желанія оправдать и поднять тёхъ, которыхъ онъ прибыль преследовать. Михайло Михайловичь выслушаль меня териванью, улыбаясь, поговориль о предстоящемъ мит путешествін и пригласиль заходить къ нему пногда, по вечерамъ, въ садъ. Черезъ недълю я зашелъ. У него было болъзненное лицо; онъ страдалъ гемороемъ. Никого пе было. Опъ меня встрътиль улыбкою, которая ясно выражала:

<sup>(\*)</sup> Одна была направлена на устье Лепы, другая на устье Колымы. Анжу шель отдельно отъ Врангеля и Матюшкина. 14

какъ я доволенъ что ты пришелъ! Полагаю, что Батеньковъ говориль ему обо мий хорошо. «Я слышаль-сказаль онь мив — что у васъ есть книги и есть Палласъ.» — «У меня только его Nordische Beiträge.» — «На Нѣмецкомъ языкѣ? очень кстати: я эту книгу давно желаль прочесть; буду по ней прилеживе учиться Пвмецкому языку.»—Остальной разговоръ-о лицев, Пушкинв, Руслапв и Людмилв. Я долго пе пробыль: опъ страдаль. Умень, миль и добръ! На другой день я принесъ книги и отдалъ ему. Онъ былъ занятъ дълами. 11-го іюня я ходиль съ ружьемь по окрестностямь Иркутска. Вышедъ изъ густаго кустарника на поляну, я увидёль Михайла Михайловича, который стояль одинь падъ рѣчкою Ушаковкою и, упершись на палку, смотрълъ въ даль. Я хотёлъ его миновать; но опъ меня увидёль. «Куда это, нарушитель закона?» — «Кто нарушитель, какого закона?»-«До Петрова дин охота запрещена.»-«Ваше Превосходительство, какъ нарушитель закона я уже въ Сибири, впрочемъ, я преступникъ самый невинный: вотъ уже шесть часовъ какъ хожу, а инчего еще не убилъ. Я учусь стрълять: скоро пригодится эта наука.» Мы пошли. Въ четверти версты отъ ръчки ждали его дрожки. Опъ побхаль къ городу, а я пошель пѣшкомъ. 19-го іюня (за два дни до моего отъ взда) я пошель къ нему проститься. Онъ поцъловалъ меня въ лобъ; положилъ руки на плечи и благословиль на дальній путь. У меня навернулись слезы. «За что этоть челов'ькъ полюбиль меня, за что я полюбилъ его?» -- «Впоследствін -- дополнилъ намъ еще Матюшкинъ-я получиль отъ Сперанскаго въ Колымскъ письмено (котораго не отыскаль). Опъ, поминтся, извъщаль меня о своемъ выбодб въ Петербургъ и что книги мои беретъ съ собою, что ихъ еще не кончилъ и что возвратить мив при свиданіп. Странно: часто я видёль послё Михайла Мпхайловича; в фроятно его вид б и во фрак в, и въ зв б здахъ, и въ мундирѣ; но никакъ не могу его себѣ такимъ припомнить: онъ мнѣ иначе теперь не рисуется, какъ такимъ, какимъ я видѣлъ его въ первый разъ въ Иркутскѣ: въ длиннополомъ свѣтлосѣромъ сюртукѣ, сѣромъ пуховомъ картузѣ, башмакахъ, бѣломъ, слабо завязанномъ галстухѣ и нанковомъ нижнемъ платъѣ . . . . . . »

Другимъ любопытнымъ эппзодомъ во время Иркутской жизни Сперанскаго было отправление въ Китай, на смъну нзвъстному Іакиноу Бичурину, новой духовной миссіп, подъ пачальствомъ архимандрита Петра Каменскаго и въ сопровождении пристава Тимковскаго. «22-го іюня—писаль онъ дочери—я даваль прощальный объдь, какой въ Сибири только быть можетъ. На одной сторонъ сиды архимандрить и свита его, отправлявшеся въ Пекинъ, на восточный конецъ свъта; на другой-трое молодыхъ морскихъ офицеровъ, отправлявшихся на Ледовитое море. Эти двъ, противуположныя по всъмъ видамъ, экспедиціи оставляли отечество одна на пять, другая на десять льть, почти безъ сожальнія, даже съ нькоторымъ удовольствіемъ.» Далье онъ продолжаль: «Я думаю, Сибпрь есть настоящая отчизна Донъ-Кишотовъ. Въ Иркутскъ есть сотип людей, бывшихъ въ Камчаткъ, на Алеутскихъ островахъ, въ Америкъ, съ женами и дътьми, и опи все сіе разсказываютъ какъ дѣла́ обыкновенныя. . . . (\*).»

<sup>(\*)</sup> Въ томъ же іюнѣ Сперанскій посѣтиль Пркутскую гимназію, о чемъ мы упоминаемъ здѣсь только потому, что это посѣщеніе было описано въ современныхъ газетахъ («Казанскій Извѣстія,» 3-го ноября 1820 года, № 88); одинъ изъ старшихъ учителей произнесъ ему рѣчь, преизобиловавшую реторикою и называвшую его «столь примѣрнымъ по добродѣтели и просвѣщенію.» Вслѣдъ за тѣмъ ученикъ Инатовъ прочиталъ сочиненіе на заданную тему: «Изобразить, въ прозѣ, сходство и песходство Лены и Ангары.» Это сочиненіе было, впрочемъ, обыкновенною школьною хріею, безъ всякихъ намековъ на почетнаго посѣтителя.

1-го августа 1820-го Сперанскій окончательно оставиль Иркутскъ. Въ «дневникъ» его записано: «Отъъздъ изъ Иркутска. Объдня въ соборъ. Водоосвящение, яко въ день пропсхожденія честныхъ древъ. Посъщеніе архіерея; оттуда пъшкомъ по набережной къ Ангаръ, въ сопровождения архіерея. Стеченіе всего города; множество женщинъ. Прощанье съ частью обывателей на берегу. Смѣшной видъ казанкихъ пъвчихъ, кои, провожая шлюпку въ маленькой лодкъ, пъли: Тебе Бога хвалимъ. Купечество и мъщанство на той сторонъ. Посъщение Вознесенского монастыря. Поклоненіе мощамъ (святителя Ипнокентія). Здёсь простились съ архіереемъ и со всёмъ духовенствомъ. На станціи Зуевской пиръ отъ головы Спбирякова. Знатнъйшее Иркутское купечество. При глупой пальбъ изъ чугунныхъ малыхъ орудій едва не загорёлись работники, ихъ заряжавшіе (\*). Объдъ подъ шатромъ на острову. Въ 5 или 6 часовъ общее прощанье.» При пережадъ, у Красноръчинскаго завода, черезъ ръку Чулымъ, въ дождь, Сперанскій простудился и занемогъ, такъ что нъсколько дней не выходиль изъ кареты, продолжая, однако, свой путь. Далье, по нфкоторомъ отдыхф въ Томскф, онъ осматривалъ Барпаульскій заводъ и Зм'євскій рудникъ и вид'єль Колыванское озеро. Въ Барнаулъ интересна была его встръча съ извъстнымъ Англійскимъ чудакомъ Джономъ Кохрэномъ, о

<sup>(\*)</sup> Очевидны разсказывають, что эти орудія, взятыя съ купеческихъ судовь, лежали просто на землі; для заряжанія, одинь молодець ставиль пушку стоймя, а другой пригоршиями всыпаль въ нее порохь, принесенный въ шляпі; при подобномь младенческомь способі стрільбы, въ одной изъ пушекь, отъ оставшейся пскры, вспыхнуль только что всыпанный въ нее порохь, а оттуда пламя сообщилось пороху въ шляпі и охватило всіхъ стрілявшихъ. Къ счастію, это было возлі ріжи, куда они всіх и вбіжали, такъ что діло кончилось пебольшими обжогами и общимь сміхомь.

ившеходныхъ странствіяхъ котораго толковали и писали тогда въ цёлой Европ'в. Приведемъ сперва разсказъ самого Кохрэпа, а потомъ отзывы о немъ Сперанскаго.

«Когда я прибыль въ Барнауль, -- говорить первый въ папечатанномъ описанін своего путешествія, -тамъ дѣлались большія приготовленія къ пріему генераль-губерпатора Сперанскаго, который объёзжаль въ то время Сибирь, съ неограниченными уполномочіями, для пресвченія злоупотребленій. Черезь день посліз меня онъ прі халь и быль принять со всеми почестями, подобающими его сану, возвышенному образу чувствъ и прочимъ отличнымъ качествамъ. Губернаторъ (т. е. горпый начальникъ Фроловъ) даль два праздпичныхъ объда, освъщены были сады, устроены балы и повсюду было общее ликованіе. О Сперанскомъ скажу только, что я инкогда и ни въ комъ не видълъ такого соединенія св'єтлаго разума съ сердечною добротою. Я буду всегда гордиться тою благоскловностію, которою онъ меня лично почтилъ. Сначала, по длинной моей бородъ, опъ принялъ было меня за раскольника. Отъ цего я узналь, что на ръкъ Колымъ находится, для разръшенія сомивній о сверовосточномь берегв Азін, особенная коммиссія, съ которою мий можно будеть проникнуть далбе впередъ. Я решился тотчасъ воспользоваться этимъ благосклоннымъ дозволеніемъ и опъ снабдилъ меня разными рекомендаціями во всё м'єста, которыя ми'є сл'єдовало пробзжать, равно какъ и предписаніями ко всёмъ городскимъ и земскимъ начальствамъ объ оказываніи миф, въ случаф надобности, покровительства и гостепримства. Съ этими важными для меня документами, я отправился въ Томскъ.»

Сперанскій, съ своей стороны, писаль графу Кочубсю: «Въ Барнаул'є встр'єтплся я съ Кохрэномъ. Образумясь и оставивъ странное свое притязаціе на п'єшеходство, онъ р'єшился путешествовать полюдски, на перекладныхъ.

Такъ прівхаль онъ въ Барнауль, такъ отправился и далбе. Я имью уже о немъ извъстіе изъ Иркутска. Теперь онъ долженъ быть въ Якутскъ. Примъчательная черта его путешествія есть та, что около Москвы его ограбили, а Сибирь проёхаль онъ благополучно и не можетъ довольно ею нахвалиться. Впрочемъ, понятіе его о цёли и средствахъ его путешествія столь поверхностно и географія столь неосновательна, что не много стоило труда вывести его изъ заблужденія. Вм'єсто Охотска и Камчатки, онъ отправится пзъ Якутска на Колыму. Тамъ увидится съ одною изъ нашихъ экспедицій, отправленныхъ для открытій по Ледовитому морю, и решится, какъ идти далев. Во всёхъ случаяхъ я совътываль ему дъйствовать въ изысканіяхъ своихъ. отдѣльно: ибо нельзя предполагать, чтобы наши морскіе офицеры допустили его дёлить съ ними славу новых томкрытій. Изъ сего вышли бы одни силетни и неудовольствія. Если проберется онъ чрезъ Чукчей до Берингова пролива (вещь не невозможная), тогда онъ кончитъ тъмъ, что сядеть тамь на Американскій корабль.»

Описывая встрѣчу съ Кохрэномъ и своей дочери, Сперанскій такъ его характеризировалъ: «Острота, бродяжинчество, упрямство и вмѣстѣ безразсудное легкомысліе и несвязность предпріятій! Онъ кончитъ сумасшествіемъ и, по моему мнѣнію, уже и теперь помѣшанъ (\*). Совсѣмъ неправда чтобъ онъ путешествовалъ пѣшкомъ. Онъ благонолучно нанимаетъ лошадей и ѣдетъ довольно покойно; здѣсь купилъ даже и повозку; доселѣ онъ ихъ перемѣпялъ. Вся особенность состоитъ только въ томъ, что онъ одинъ,

<sup>(\*)</sup> Сперапскій пе угадаль: Кохрэнь умерь не вь сумасшествін, а оть желтой горячки, на перевздв, въ 1838-мь году, изъ Мексики въ Европу. Передъ твмь, Кохрэнь посвтиль Петропавловскъ и адмираль Петръ Ивановичь Рикордь, бывшій въ то время начальникомъ Камчатки, разсказываль намъ, какъ онъ жениль его тамъ на красавицв, дочери Русскаго дьячка.

безъ слуги, и отпустиль себѣ маленькую рыженькую бо-родку. Добрый путь.»

На продолжении пути къ Тобольску, Сперанскаго особенно поразилъ Семиналатинскъ, гдъ опъ пробылъ съ 28-го августа по 31-е. Въ «дневникъ» номъщены разныя замътки о происхождении имени этого города, объ его мъстоположения, о Киргизъ-Кайсакахъ и пр., а дочери своей онъ писалъ оттуда: «Въ Россіи ли мы? Въ одномъ ли я съ тобою отечествъ? Здъсь окружають меня Бухарцы, Ташкинцы, Киргизы. Это сущій маскерадъ и хотя, посл'в Иркутска, я долженъ бы привыкнуть къ симъ превращеніямъ, тѣмъ не менѣе они поразительны. Домы безъ крышъ, по Азіятскому обычаю; всѣ почти головы въ чалмахъ, пли скуфьяхъ; три мечети и ни одной церкви. Путешествіе по Спбири есть сущій бредь, особенно когда путешествуещь съ примъчаніемъ. Два дни тому назадъ мы были въ самыхъ ущельяхъ Алтайскихъ горъ, коихъ верхи покрыты въчными льдами. Сегодня — въ степи, коей одна сторона примыкаеть къ Ледовитому морю, другая идетъ почти непрерывно до Тибета, и гдѣ сиѣгу почти не бываетъ.»

8-го сентября Сперанскій достигъ Тобольска и остался тамъ на всю зиму. «Тотъ же самый Тобольскъ, —писаль онъ опять оттуда дочери (18-го сентября) —но совсѣмъ иначе мнѣ пынѣ представляется. Минувшаго года предъ нимъ стояла грозная туча — Иркутскъ; теперь туча назади, а передъ нимъ яркіе цвѣта радуги. Отъ нихъ все принимаетъ другой видъ. Дѣда и люди иначе смотрятъ. Правда что дѣда и сами по себѣ становятся стройнѣе, и люди привыкаютъ къ порядку. Какъ непріятно, горестно, безпрестанно обвинять и подозрѣвать. Слава Богу, это прошло и я живу если не среди друзей, то по крайней мѣрѣ не среди пепріятелей.»

## IV.

Если вспомпить что Сперанскій провель въ Спбири менъе двухъ лътъ; что ему, въ это время, надлежало п управлять, и производить ревизію, и собпрать матеріалы къ преобразованіямъ, и писать новыя учрежденія; что тогдашняя Спбпрь была-по его выраженію и по общему отзыву-настоящимъ дномъ злоупотребленій, и что по одной Иркутской губерніи сл'єдственныя д'єла разрослись до множества томовъ; если, наконецъ, принять въ соображеніе, сколько времени сепаторы, назначавшіеся туда посл'в него, употребляли на одну ревизію, при готовыхъ уже данныхъ: то нельзя, конечно, не изумляться массъ всего, что онъ успъль тамъ совершить. Но какъ объемъ, который мы назначили нашей книгъ, не позволяетъ подробно входить здъсь во всь результаты его дъятельности въ Сибири, то мы изобразимъ ихъ только въ главныхъ чертахъ, сгрупировавъ въ два следующія подразделенія: а) ревизія п ея последствія, б) предположенія къ будущему устройству края.

## a) Pesusia.

При самомъ отправленіи Сперанскаго въ Сибирь, графъ Кочубей писаль ему, въ частномъ письмѣ: «По дѣламъ Сибирскимъ располагайтесь, пожалуйте, не стпсняя себя ничивмъ и со всевозможною твердостію. Сіе будетъ принято наплучшимъ образомъ и произведетъ пользу, такъ какъ ходъ нѣсколько застѣнчивый приписанъ будетъ къ прежнимъ заключеніямъ о нерѣшимости, о двоякомъ направленіи и проч.»

Сперанскій, какъ кажется, приняль эти слова главнымъ для себя руководствомъ. Ревизія его болье была совъстна, чъмъ строго соотвътствовала законнымъ формальностямъ,

и многое въ ней было окончено собственною его властію, безъ мъръ особенно крутыхъ, но однако же и безъ послабленія. Уже выше мы зам'єтили что д'єла о взяткахъ, какъ скоро были вънихъ несомивнныя улики, онъ оканчивалъ преимущественно словеснымъ разборомъ и возвращеніемъ обиженнымъ самовольно у нихъ забрапнаго. Съ другой стороны, въ ходъ слъдствій онъ ограничиваль стремленія коммиссій, когда опи казались ему черезъ мъру инквизиціонными, и никогда не искаль одного, такъ сказать, мстительнаго преслёдованія, потому, что неправильный ходъ дёль введень п териимъ былъ миоголътними попущеніями. При всемъ томъ, въ окончательномъ выводъ ревизіи, не смотря на множество решеннаго на месте, все еще оказалось 73 дъла, слъдовавшія къ высшему разсмотрѣнію, и по нимъ насчитывалось обвиненныхъ 680 человъкъ и суммъ ко взысканію до 2,850,000 р. (\*). Послѣ, этп огромныя цпфры породили въ Петербургѣ большія укоризны противъ Сперанскаго, отъ котораго многіе скорве ждали нвкотораго снисхожденія, и на него посыпались упреки въ жестокости, хотя, очевидно, болье только по сохранявшейся еще, отъ прежняго времени, привычкъ порицать все что онъ ни дълаль. На мъстахъ были другаго мнънія, и это мнъніе раздъляли и всъ люди безпристрастные, принимавшіе въ соображеніе обширность края, массу должностныхъ тамъ лицъ и почти общую, въ то время, ихъ безиравственность. Никто, въ Спбирскую ревизію, не потеривлъ свыше мъры своей впны и всъмъ, исключая развъ преданныхъ

<sup>(\*)</sup> Должно, впрочемъ, замѣтить, что эти суммы не всѣ обратились въ личныя обогащенія. Значительная ихъ часть перешла въ казну, но путями незаконными, или чистою реквизицією, или раскладкою на земледѣльцевъ поставки хлѣба въ разпые магазины, по произвольно назначавшейся цѣнѣ.

формальному суду, уже позже, въ Петербургѣ, были опредѣлены наказанія самыя легкія, для многихъ равнявшіяся почти совершенному прощенію (\*). Не то, разумѣется, говорили сами наказанные, а голосъ порицанія, по несчастному свойству человѣческой природы, всегда и громче раздается и болѣе находитъ себѣ вѣры и сочувствія нежели похвала самая справедливая.

## б) Предположенія къ будущему устройству края.

«Всѣ мѣры падзора и исправленія—писалъ Сперанскій въ концѣ своего отчета о ревизіи — не имѣютъ и не могутъ имѣть иного дѣйствія кромѣ временнаго, или, такъ сказать, личнаго. Онѣ могутъ пріостановить зло, но не могутъ истребить его въ кориѣ. Къ сему нужны другіе способы, коихъ твердое постановленіе зависитъ не отъ мѣстнаго, а отъ высшаго начальства. Способы сіи состоятъ кратко въ томъ: 1) чтобъ учредить въ Спбири порядокъ управленія, положенію сей страны наиболѣе сообразный; 2) снабдить ее положеніями и уставами, въ разныхъ частяхъ управленія ея необходимыми.»

Съ этою цѣлью имъ были составлены и внесены на утвержденіе *десять* разпыхъ проектовъ. Вотъ ихъ пзчисленіе, съ иѣсколькими, о нѣкоторыхъ изъ пихъ, особыми замѣтками (\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> Эти наказанія будуть изчислены ниже, когда мы дойдемъ до разсмотрънія ревизін Сперанскаго въ Спбирскомъ комитетъ.

<sup>(\*\*)</sup> Нѣкоторыя матеріальныя данныя при изложеніи этихъ замѣтокъ заимствованы изъ записки, составленной для насъ, съ обязательною готовностію, Г. С. Батеньковымъ, которымъ паписаны были, подъ руководствомъ Сперанскаго, проекты, означенные здѣсь подъ №№ II—VII-мъ; все прочее принадлежало непосредственно перу самого генералъгубернатора.

І. Учрежденіе для управленія Сибирских в чуберній. Автора въ свое время упрекали, а отчасти еще и тенерь продолжають упрекать въ томъ, что это новое учреждение безмврно размножило въ Сибири число инстанцій и что въ устройствѣ ихъ, обипмавшемъ всѣ степени администраціи, суда и полицін, онъ замѣтно возвратился къ коллегіальной идеѣ, которую ніжогда такъ горячо опровергаль. Вотъ что самъ онъ, излагая главныя оспованія проекта, о немъ говориль (\*): «Въ совокупности всѣ сіп основанія (проекта) утверждаются на сабдующихъ положеніяхъ: 1) преобразить личную власть въ установление и, согласивъ единство ея дъйствія съ гласностію, охранить ее оть самовластія и злоупотребленій законными средствами, изъ самого порядка дёль возникающими, и учредить дъйствие ея такъ, чтобъ оно было не личнымъ и домашнимъ, но публичнымъ и служебнымъ; 2) усилить надзоръ, собравъ раздробленныя и потому безсильныя его части въ одно установление и тъмъ, вмъсто безплодной переписки, саблать его средствомъ къ дъйствительному исполненію, зам'єнивъ имъ, съ одной стороны, удаленный отъ Спбири надзоръ высшаго правительства, а съ другойнедостаточный надзоръ общаго мнвнія; 3) раздвлить и раскрыть тъ установленія, кон, бывъ сокрыты и смъщаны въ губерискомъ правленін, не производили своего действія; 4) постепенностію, связью, средоточіємъ всёхъ частей управленія достигнуть того, чтобъ части сіп одна другой содъйствовали, чтобъ весь составъ губерискаго управленія представляль нѣчто цѣлое и совокупное и могь

<sup>(\*)</sup> Слёдующія слова Сперанскаго взяты изъ пространной объяснительной записки, которая въ 1841 году, уже послё его смерти, была составлена изъ его бумагъ и напечатана, по повелёнію Императора Николая, вмёстё съ разными другими актами, для Спбирскаго комитета и мёстныхъ пачальствъ, въ самомъ ограниченномъ числё экземпляровъ, подъ заглавіемъ: «Обозрёніе главныхъ основаній мёстнаго управленія Сибири.»

бы, въ назначенномъ ему кругу, самъ собою двигаться, паходя въ себъ и средства къ сему движенію и побудительную силу; 5) приспособить управление къ особенному положению тъхъ Спбпрскихъ областей, кои, при великомъ пространствъ, весьма мало имъютъ населенія; 6) наконецъ, простотою и удобностію обрядовъ доставить каждому роду діль свойственное и успѣшное движеніе.» Впрочемъ Сперанскій никогда не считаль этой работы своей ни окончательною, ни даже совершенно эрълою, а выдаваль ее лишь за одно предварительное начертаніе, еще требовавшее развитія. Когда проектъ уже былъ утвержденъ (объ этомъ скажется ниже), его авторъ, въ августъ 1822-го, писалъ назначенному послѣ него генералъ-губернаторомъ одной части Спбпри, Капцевичу: «Общая черта сихъ учрежденій есть та, чтобъ вводить новый порядокъ постепенно и по мъръ способовъ, не разрушая стараго. Всё они представляють болёе планъ къ постепенному образованію Сибпрскаго управленія, нежели внезапную перемёну. » Вопросъ о томъ: быль ли впослёдствін этотъ планъ вполнѣ осуществленъ и вполнѣ ли также преемники его составителя приняли пусвоили себѣ его основную мысль, пли же Сибирское учреждение было введено въ дъйствие болье лишь по формь? выходить изъ предъловъ нашей задачи. Замътимъ только, что Сперанскій и прежде покровительствоваль коллегіальной форм'я въ д'ьлахъ, гдъ можно было ожидать пользы отъ совокупнаго совъщанія (\*), но всегда быль врагомъ ея тамъ, гдъ требовались д'виствіе и иниціатива. «Д'вла н'вкоторой важности-говаривалъ онъ-дёлаются не мёстами, а лицами.» Помнимъ еще другой его афоризмъ въ томъ же родъ: «Совъты полезны только для совъщанія на предметы уже об-

<sup>(\*)</sup> Доказательство тому—совъты и общія присутствія, введенные имъ въ учрежденіе министерствъ.

думанные; всякое сословіе есть, по существу своему, нестройная толпа, какъ скоро его заставять составлять, а не обсуживать уже составленное.» Спбирское учрежденіе ни въ чемъ не отступало отъ этой доктрины.

II. Уставь объ управленіи Сибирскихь инородцевь. Спбирскіе аборигены, носившіе дотол' одно общее названіе иновърцевт и леашныхт, то есть платившихъ подати звфриными шкурами, не были различены по образу ихъ жизни, и всв они, -земледвльны, настухи и зввроловы, составляли одинъ разрядъ, всё служили доходною статьею для земской полиціи, а считавшіеся христіанами—частію и для духовной власти. Новый уставъ им'єль предметомъ, разделивъ ихъ, по степени гражданскаго образованія и по свойству промысла, на осбідныхъ, кочевыхъ и бродячихъ, установить права тъхъ и другихъ и порядокъ въ родовыхъ ихъ управленіяхъ. Названіе «инородцы» было придумано Сперанскимъ, подобно многимъ другимъ неологизмамъ, имъ впервые употребленнымъ и получившимъ, съ техъ поръ, полное право гражданства въ нашемъ языкѣ.

III. Уставъ объ управленіи Сибирскихъ Киризовъ. Киргизовъ степь, долгое время служившая, посредствомъ мѣновой своей торговли, источникомъ благосостоянія для линейныхъ жителей и особливо для линейныхъ казаковъ, превратилась, отъ обоюднаго вліянія на нее Россіи и Китая, въ страну, раздираемую междуусобіями и до того оскудѣвшую въ средствахъ, что отцы продавали, подъ именемъ Калмыковъ, собственныхъ своихъ дѣтей. Сперанскій рѣшился обратить эту степь въ полное подданство одной Россіи и, установивъ среди нея правительственные пункты, воспользоваться случившеюся въ то время смертію хана, чтобы навсегда прекратить вліяніе Китайцевъ на выборъ и утвержденіе въ ханское званіе.

Средствами къ этому онъ придумалъ учреждение новой области, подъ именемъ Омской, и изданіе устава о Сибирскихъ Киргизахъ. Такое мирное завоевание степи посредствомъ одного инсьменнаго устава, не довольно, можетъ быть, оцфиенное въ свое время, исторія не можеть не признать фактомъ огромной важности. Въ вышеприведеиномъ письмъ къ Капцевичу Сперанскій самъ коснулся этого предмета. «Шагъ въ Киргизскую степь на прим\*рной карть, —писаль онъ-хотя и кажется смымь, но въ уставъ онъ такъ расположенъ, что новая черта представляеть только цёль, куда идти и куда, можеть быть, только въ полвъка придти будетъ можно, подаваясь всегда тихимъ и измъреннымъ движеніемъ, нечувствительно, по всегда по одному плану и пользуясь случаями и мъстными обстоятельствами. Сіе постепенное движеніе гражданскаго устройства въ степь пайдено удобивишимъ, нежели предположение, давно уже бывшее и покойнымъ Глазенапомъ возобновленное, о перепосъ линіи (\*).»

<sup>(\*)</sup> Когда Сперанскій уже быль въ Петербургъ, Китайцы опять пытались поставить и водворить хана; но присланныхъ его посадить Китайскихъ чиновниковъ областный начальникъ Броневскій удалиль легко и безъ всякихъ послъдствій; когда же ханъ, педовольный сдъланною ему помъхою принять Китайскую пивеституру, началь, впослъдствій, бунтовать, то Капцевичъ сослаль его въ Березовъ; но Сибирскій комитетъ не одобриль этой мъры, и хана возвратили въ степь. Впрочемъ Китайское правительство, какъ кажется, радо было само, что мы запялись безпоконвшею и его Киргизскою степью, и когда, вмъсто повторявшихся въ прежнее время, при каждомъ столкновеніи, угрозъ закрыть Клхтинскую торговлю, его извъстили что область—уже въ Русскомъ подданствъ, то вполит этимъ удовольствовалось.

ній о томъ, кто п за что именно сослапъ и къ какому роду и сроку ссылки приговорень, а составлявшиеся въ пограничныхъ мъстахъ статейные списки смъшивали въ одно и каторжныхъ и поселенцевъ, и мужчинъ и женщинъ, и взрослыхъ и дътей. Дальнъйшая судьба сосланныхъ находилась въ рукахъ смотрителей и ихъ разбирали, по произволу, даже въ личныя услуги. Кто куда, попадалъ, тотъ тамъ и оставался, совершенно независимо отъ важныхъ различій, опред вленных уголовными законами и основанными на нихъ приговорами. Въ Томскъ Сперанскій нашель подпоручика Козлинскаго, который, лечась, отъ рапъ или болёзни, въ Перми, вдругъ былъ схваченъ и препровожденъ сюда вмъстъ съ партіею ссыльныхъ. Разслъдованіе по принятой отъ него просьбъ доказало, что опъ дъйствительно состоялъ на службъ и не имълъ за собою пикакой вины, но что дотоль не могь заявить о своемь быдственномь положении, такъ какъ ссыльнымъ было запрещено подавать просьбы п вообще писать изъ Спбири. Открывалось также множество нельных сведний, какъ напримеръ, что такой-то сослапъ изъ «Шенгурской» губерніц по записк'є подъячаго, и все это пропсходило отъ того, что не было никакого контроля. Отряжавшіеся срочно изъ Оренбургской губерніц Башкирцы и Мещеряки гнали несчастныхъ какъ гуртъ, обижали ихъ, били и истязали, а смотрители съ своей стороны наживались на ихъ продовольствіи. Этому печальному неустройству должны были положить конецъ новые уставы о ссыльныхъ и объ этапахъ. Для завъдыванія ссыльными учреждены въ Тобольскъ приказъ и при каждомъ губернскомъ правленіп, пачиная съ Казанскаго, особая экспедиція. На первый возложены были пріемъ п распредёленіе присылаемыхъ и общій ихъ счеть во всей Сибири, со вміненіемь въ обязанность не принимать пи одного человъка, о которомъ не будеть сообщень судомъ уголовный приговоръ, и до-

пскиваться причинъ, если бы тотъ, о комъ последовало сообщеніе, не поступиль въ приказъ. Экспединіямъ поручалось: учрежденнымъ ви Сибири, приводить въ порядокъ документы ссыльныхъ, снабжать ихъ пищею и одеждою п распоряжаться о дальнъйшемъ ихъ препровожденіп, а состоящимъ при Сибирскихъ губернскихъ правленіяхъ-размѣщать передаваемыхъ изъ приказа въ опрелѣленные для нихъ пункты и имъть все остальное о нихъ попеченіе. Въ числѣ благодѣтельныхъ нововведеній, доставившихъ Сперанскому, конечно, одно изъ пріятнѣйшихъ воспомпнаній на всю жизнь, должно назвать эмансипацію цъдыхъ покольній несчастныхъ, именно дьтей и дальныйшаго потомства каторжныхъ, которыя, по прежнимъ законамъ, оставались навсегда въ одномъ состояніи съ ихъ отцами, тогда какъ новый уставъ далъ имъ право вступать въ свободныя сельскія и городскія сословія. Съ другой стороны. Башкирцы и Мещеряки, о которыхъ Оренбургское начальство уже давно поставляло на видъ, что они командировками къ препровождению ссыльныхъ разоряются въ своемъ хозяйствъ, причемъ въ самомъ образъ отправленія ими такой службы представляется цёчто варварское, освобождены отъ этой обязанности и замънены вновь учрежденными этапными командами, для которыхъ кадрами послужилъ Селенгинскій гарнизонный полкъ, стоявшій за Байкаломъ и оказавшійся, при большихъ расходахъ на его продовольствіе, совершенно ненужнымъ на мирной Китайской гранцив.

VI. Уставь о сухопутных сообщеніяхь вы Сибири (\*). VII. Уставь о Сибирскихь городовых казакахь. Оны быль вызвань совершеннымь неустройствомь этой важной полицейской силы, которая, получая самое скудное содер-

<sup>(\*)</sup> Проектъ о сухопутныхъ сообщеніяхъ, составленный Батеньковымъ на Русскомъ языкъ, Вильде перевелъ на Французскій, для извъстнаго генерала Бетанкура, главнаго, въ то время, начальника этой части въ пмперін, мало разумъвшаго по-русски.

жаніе и добывая его болье злоупотребленіями, не ръдко была обращаема въ опричнину. Такъ, въ началь XIX-го стольтія, собственно посредствомъ этихъ казаковъ, Енисейскій городничій Кукалевскій держаль въ трепеть два уъзда п, — чему едва върится, если бы не разсказывали сами поруганные, —проъхаль однажды по городу на уъздныхъ чиновникахъ, запряженныхъ въ экипажъ, за то, что они осмълились составить собраніе для его отръшенія. Тъ же казаки служили орудіемъ Лоскутову для всъхъ его истязаній и черезъ нихъ наиболье была грозна и Иркутская губернія, въ которую не безъ страха вступали жители Западной Спбири, хотя тъми же самыми казаками были истреблены въ этой губерніп грабежи и воровство и устроены удобныя дороги.

VIII. Положение о земских повинностях в Сибири.

ІХ. Положеніе о хлибных в тамь запасахь.

X. Положение о долговых обязательствах между крестьянами и инородуами.

Всѣ эти проекты, сопровождавшіеся подробными объясненіями, вѣдомостями, табелями и пр., содержали въ себѣ болье трехо тысячо параграфовъ. Легко себѣ представить сколько на составленіе ихъ, почти безъ всякихъ заранѣе подготовленныхъ матеріаловъ, требовалось изысканій и труда; сколько времени нужно было даже на одинъ процессъ редакціп и письма (\*); и между тѣмъ все это, среди кочевой жизни и дѣлъ слѣдственныхъ и текущихъ, созрѣло (считая со времени прибытія Сперанскаго въ Иркутскъ) менѣе нежели въ полтора года!

Сверхъ изчисленныхъ нами учрежденій и уставовъ, которые образовали одно, такъ сказать, цѣлое, для Сибири изданы были, по предположеніямъ дѣятельнаго ея гепе-

<sup>(\*)</sup> На бѣло проекты переписывались уже позже, въ Петербургѣ, чиновниками, командированными изъ министерства внутреннихъ дѣлъ.

раль-губерпатора, и многія другія постановленія, болѣе или менѣе важныя, о разныхъ отдѣльныхъ предметахъ. Вотъ главнѣйшія изъ нихъ:

- 1. О мѣрахъ къ умноженію населенія Гижигинскаго края (8-го марта 1821-го, № 28.575).
- 2. Объ отводъ земель на внутренней части Сибирскихъ линій для кочевья Киргизъ-Кайсаковъ (13-го іюня 1821-го, № 28.645).
- 3. Постановленіе о предѣлахъ плаванія и о порядкѣ приморскихъ спошеній вдоль береговъ Восточной Сибири, Сѣверо-западной Америки и острововъ Алеутскихъ, Курильскихъ и пр. (4-го сентября 1821-го, № 28.747).
- 4. Правила для солянаго управленія въ трехъ Сибирскихъ губерніяхъ (23-го января 1822-го, № 28.880).
- 5. Правила для переселенія (дотол'є запрещеннаго) казенных в крестьянь, по ихъ желанію, въ Спбпрь (10-го апр'єля 1822-го,  $N^{\circ}$  28.997).
- 6. О устроенів поселенцевъ, въ Гижигинскомъ крат водворяемыхъ (30-го января 1823-го, № 29.290).

Драгоцінны, наконець,—хотя уже и не столько пыппь, какъ были тогда,—многочисленныя письменныя свідіннія о Сибири, вывезенныя оттуда Сперапскимъ. Они относились къ топографіи, географіи, статистикі и этнографіи этого, въ то время такъ еще мало извістнаго, края, къ его исторіи и древностямъ, торговлів и торговымъ путямъ, къ Монгольскому языку и къ Ламанзму. Пока статистическія табели, по данной отъ генераль-губернатора формів, составляль чиновникъ его канцеляріи Жуковскій, Батеньковъ печаталь разныя статьи о Спбири въ «Сынів Отечества», откуда оніз были переводимы въ Німецкіе журналы. Въ тоже время дізались розысканія, зимнимъ и літишмъ временемъ, для проложенія сухопутной дороги до Кяхты вокругь Байкала; кончены были переговоры

съ Китаемъ о способъ означенія границы; предположена и успѣшно приведена въ дѣйствіе замѣна деревянной набережной на Ангаръ землянымъ откосомъ (\*), и пр. Все это, вибств съ упомянутыми выше матеріалами и описапіями, наполнившими собою цёлые шкафы, показывало какъ многосторонне, какимъ умнымъ и ученымъ глазомъ Сперанскій смотрѣль на ввѣренную ему, по его выраженію «часть свёта», хотя все это онъ готовиль единственно па общую пользу и на употребление другимъ, отнюдь не проча самого себя для Сибири. Много еще было имъ собрано любопытныхъ данныхъ для изученія и сосёднихъ странъ: Китая и Японіп. Послѣ его смерти, изъ числа бумагъ, картъ, плановъ, чертежей и пр., входившихъ въ составъ этихъ комекцій, нікоторыя, по повелічнію Императора Николая І-го, были оставлены семейству (\*\*); но самая большая часть распределена по подлежащимъ министерствамъ.

«Масte animo....sic itur ad astra!»—писалъ Сперанскому, 1-го декабря 1819-го года, Уваровъ:—«говоря недавно о Спбири случилось мив сказать, что исторія ея двлится на двв только эпохи: 1) отъ Ермака до Пестеля, 2) отъ Сперанскаго до Х. Х. Это моя мысль и мое убъжденіе.»

## V:

По выраженіямъ рескрипта 22-го марта 1819-го года, Сперанскій назначеніе свое въ Сибирь считалъ, съ самаго начала, за порученіе только временное, а себя болѣе за

<sup>(\*)</sup> При работахъ по укръпленію береговъ Ангары быль сломанъ домъ прежней губериской капцеляріи, въ которомъ нашли застъпокъ, съ разными орудіями пытки.

<sup>(\*\*)</sup> Теперь опи хранятся въ императорской публичной библіотекъ.

ревизора, нежели за генераль-губернатора. По этому, какъ только розысканія о злоупотребленіяхъ и составленіе проектовъ для будущаго образованія Сибпри стали приближаться къ концу, онъ тотчасъ сталъ ходатайствовать и настанвать о своемъ отозваніи. Уже и прежде, едва туда прибывъ, онъ писалъ дочери: «Окончивъ здёсь (въ Тобольскё) дёла, я поспёшу въ Иркутскъ, какъ къ цъли моего путешествія—путешествія, конечно: пбо никогда не найду я въ себъ ни силъ, ни способовъ, не только здёсь остаться, но и представить себё сіе вёроятнымъ. Милость Божія никогда меня не оставляла и забсь не оставить. Ожидаю зимы какъ ты весны: ибо зима для меня въ Иркутскъ будетъ послъднею эпохою моего удаленія; съ весною я начну обратный путь (\*). Молись только, чтобъ я быль здоровъ; все прочее устроится въ своемъ порядкъ.»

Это стремленіе оставить Сибирь, этотъ порывъ въ Петербургъ постепенно приняли въ Сперанскомъ характеръ какой-то моральной бользип, сдълались чъмъ-то похожимъ на мучительное чувство тоски по отишню. Чтобъ изобразить страданія отъ этой тоски, овладъвшей всъмъ его существомъ; силу убъжденій, которыя она ему внушала; лихорадочную, почти неестественную тревогу, съ какою онъ

<sup>(\*)</sup> Мысли его о Спбири, имѣющей, по общему отзыву, свойство привязывать къ себѣ каждаго, кто нѣкоторое время въ ней поживеть, утратили, впослѣдствіи, часть мрачнаго своего колорита и, по возвращеніи своемь въ Нетербургъ, онъ часто говариваль: «Спбирь мнѣ тенерь своя.» Но если, отъѣзжая изъ Пркутска, онъ увѣряль жителей, что опять туда возвратится, и потомъ утверждаль что, говоря это, пе думаль обманывать, но что, «не уцѣпясь за Петербургъ, въ Сибири быть исльзя,» то въ искренности первыхъ изъ этихъ увѣреній позволено сильно сомнѣваться. Атмосфера столицы и Двора была слишкомъ необходима Сперанскому, чтобы онъ могъ себѣ представить возможность спокойно и счастливо дышать другою.

рвался къ своей цѣли: мы лучше всего представимъ здѣсь выписки изъ его инсемъ къ разнымъ лицамъ. Хотя чувство, ихъ внушавшее, переходило иногда въ родъ малодушія—упрекъ, который, какъ мы увидимъ далѣе, Сперанскій и самъ предусматривалъ; —однако многимъ изъ этихъ писемъ нельзя отказать въ благородной смѣлости и въ сознаніи собственнаго достоинства, котораго не могло подавить несчастіе.

Прежде всего онъ обратился къ графу Кочубею, который, послѣ двѣнадцатилѣтняго къ нему охлажденія Императора Александра, 4-го ноября 1819-го года, снова (послѣ Козодавлева) былъ призванъ управлять министерствомъ внутреннихъ дълъ и, по этому званію, за упраздненіемъ, со смертію Вязмитинова, министерства полиціп, снова сталь, въ нёкоторомъ смыслё, начальникомъ прежняго своего подчиненнаго. Поздравляя графа съ его назначеніемъ и давъ отчеть въ своихъ дъйствіяхъ по Сибири, Сперанскій писаль ему (18-го декабря 1819-го года): «Къ марту 1820-го всъ слъдствія будуть окончены и всъ свъдънія къ образованію пзготовлены. Послъ сего мпъ здёсь будеть дёлать нечего. Смёю даже утверждать, что пребываніе мое было бы вредно. Правительство лишится послѣдняго къ себѣ довѣрія, если, обнаруживъ безпорядки и злоупотребленія, оно не посившить ввести лучшаго устройства, а введеніе сіе отъ меня не зависить: оно должно быть разсмотрѣно и рѣшено въ Петербургѣ. Отсюда вопросъ: долженъ ли я въ март в пуститься отсюда обратно? По выраженію рескрипта, дёло, мнё поручаемое, могло продолжиться годъ или полтора. Посему я могъ бы имъть право считать и возвращение мое и срокъ его уже ръшеными. Но привыкнувъ къ строгой покорности, я не хочу испортить осьмильтняго моего теривнія минутною нетерпѣливостію и потому полагаю въ январѣ мѣсяцѣ дать

краткій отчеть въ положенін дёль и, означивъ срокъ ихъ окончанія, письмомъ на имя всемилостив вішаго Государя испрашивать и ожидать дальпейшихъ приказаній. Они могуть придти ко мн вь конц марта и тогда, если получу я другое какое либо назначение, могу ускорить моимъ путешествіемъ п найду способъ быть въ концѣ мая, или въ началъ іюня, въ Петербургъ. Если же получу что либо противное, тогда, отправивъ всѣ дѣла и всѣ мои предположенія съ Цейеромъ, буду просить увольненія отъ службы и буду ожидать его въ Тобольскъ. Разстоянія не дозволяють мив ожидать на сіе вашего совъта (письмо было нзъ Иркутска); но, по всъмъ опытамъ прежней вашей ко ми благосклоппости, см бю над вяться что, съ возвращеніемъ Трапезникова (\*), ваше сіятельство изволите сказать мив ваши мысли и разсвять мракъ, меня окружающій.»

Потомъ, однако, Сперанскій самъ нѣсколько отдалилъ назпачавшійся имъ сперва срокъ. Отправляя, въ концѣ января 1820-го года, краткій отчетъ о томъ что имъ найдено въ Спбпри, онъ, въ докладѣ Государю, писалъ: «Если видъ страстей и слабостей человѣческихъ оскорбитъ вниманіе Вашего Величества, то, въ замѣнъ того, возможность и средства устроить въ сей части свѣта лучшій порядокъ, безъ сомнѣнія представятъ благотворной душѣ Вашей пріятное упражненіс. Я не могу съ точностію опредѣлить времени окончанія сихъ работъ, но надѣюсь, что къ маю мюсяцу (\*\*) онѣ будутъ готовы. Къ сему же времени окончены будутъ и частныя порученія объ отправленіи духов-

<sup>(\*)</sup> Иркутскій купець, съ которымь это письмо отправлялось въ Петербургь.

<sup>(\*\*)</sup> Мы означаемъ курсивомъ, здъсь и ниже, слова, показывающія отсрочку противъ первоначально предположеннаго самимъ Сперанскимъ срока возвращенія.

ной миссіи въ Пекинъ и экспедиціи къ Ледовитому морю. Между тёмъ на сихъ дияхъ отправляюсь для обозрёнія такъ называемаго здёсь заморскаго края, т. е. округовъ, за Байкаломъ лежащихъ. Послѣ сего пребывание мое въ Иркутскъ будетъ безполезно и я полагаю часть льтияю еремени употребить на вторичное и окончательное обозръніе Томской и Тобольской губерній. Окончивъ оное, я сміно думать, что дальнъйшее пребывание мое въ Сибири не будетъ имъть цъли. Милосердіе Вашего Величества ко мнъ не попустить, чтобъ, съ утратою здоровья и семейныхъ обязанностей, утратилъ я здъсь и то малое право, которое досель могь пріобръсть на довъріе, а утратить его я непремѣнпо долженъ, если, обнаруживъ злоупотребленіе, возбудивъ надежды къ лучшему и не бывъ въ состояніи съ прочностію сдёлать ничего лучшаго, я оставленъ буду здёсь для однихъ текущихъ дёлъ, безъ людей и безъ способовъ. Способы и люди отъ меня не зависятъ. Способы требують соображеній государственныхь, а людей пріпскать мив въ Спбири невозможно. Повергая все сіе въ милостивое и правосудное Вашего Величества усмотрѣніе, съ благогов вніемъ буду ожидать решенія.»

Пересылая этотъ докладъ, для поднесенія Государю, къ князю Голицыпу, и повторивъ въ письмѣ къ послѣднему почти тоже самое, Сперанскій прибавлялъ: «Все сіе, вѣроятно, кончится къ осени; но ваше сіятельство не изволите, кончится къ осени; но ваше сіятельство не изволите, кончит къ вамъ объ осени. Въ Спбири это не слишкомъ рано.» Далѣе, настанвая на томъ, какъ необходимо, и для него лично и для дѣлъ, благовременно разрѣшить его донесеніе, онъ продолжалъ: «Покамѣстъ тотъ же порядокъ и тѣ же люди, тѣ же будутъ и послѣдствія. Возникнутъ ропотъ и жалобы, и я, бывъ присланъ сюда для слѣдствій, въ концѣ сего года самъ могу быть подверженъ

следствіямъ. Присоедините къ сему, что ревизія поставила меня, по необходимости, въ непримиримую вражду почти со всъми чиновинками. Один преданы суду, другіе находятся подъ следствіемъ. Могу ли я действовать не только съ честію, но даже и безъ опасности? Признаюсь вамъ въ моей слабости: при мрачныхъ здъшнихъ дълахъ, сіп мрачныя мысли столько меня смущають, что я не помню въ жизни положенія-върьте всей силь и искрепности сего слова-боле для меня затруднительного и жестокого. Столько можетъ быть противоръчія между вижшипмъ видомъ и внутренними чувствами!» Въ заключение онъ говориль: «Всъ письма ваши для меня драгоцънны; но, признаюсь, отвъта на сіе письмо буду ожидать съ нетерпъливостію, которую другіе назвали бы малодушіемъ; но вы уважите мои побужденія и покроете все любовію, которая одна всему въру емлеть и николиже отпадаеть.»

Этп изъяспенія, по содержанію своему, требовали отв'єта положительнаго. Онъ и посл'єдоваль, но не черезъ Голицына, а черезъ министра внутреннихъ д'єль, какъначальника Сперанскаго. Въ формальной бумаг'є, отъ 8 марта 1820-го года, Кочубей объявиль ему высочайшую волюшрибыть въ Петербургъ, съ д'єлами Спбпрскими, къ исходу октября того года.

Отвътъ министра радостно взволновалъ Сперанскаго. Онъ посиъщилъ отправить большую часть своего имущества съ отходившими тогда изъ Пркутска судами и оставилъ при себъ только то, что могло ему понадобиться въ теченіе лъта.

Такъ прошло, отъ времени полученія бумаги Кочубея, двѣ недѣли.

Вдругъ, 7-го мая, пришелъ, *черезъ князя Голицына*, слъдующій рескриптъ, подписанный Государемъ 20-го марта: «Съ удовольствіемъ читалъ я, въ допесеніи вашемъ отъ 30 января, обо всъхъ распоряженіяхъ, дълаемыхъ вами для

пресъченія открытыхъ злоупотребленій п неустройствъ въ Сибирскомъ крать, управленію вашему ввтренномъ, п надтюсь несомитию, что предположенія ваши къ водворенію тамъ лучшаго впредь порядка и правосудія получатъ вожделтиный усптать при продолжающейся попечительности вашей.

«По окончаніи возложеннаго мною на васъ порученія, ожидаю я возвращенія вашего сюда, какъ прежде о томъ къ вамъ писаль. Расположите путь вашъ такимъ образомъ, чтобы прибыть въ С.-Петербургъ къ послыдиимъ иисламъ марта будущаго (т. е. 1821-го) года. Но предварительно желаю знать, на какомъ основаніи предполагаете вы оставить управленіе Спбирскими губерніями по отбытіи вашемъ оттуда. О семъ пришлите ко мнѣ допесеніе ваше.»

Подписанный Государемъ рескриптъ отмѣнялъ, такимъ образомъ, распоряженіе, за двѣ недѣли передъ тѣмъ объясние министромъ, п отмѣнялъ не только не объясняя причины, по даже и не содержа въ себѣ никакого указанія, никакой ссылки на прежнее повелѣніе. Все это было столько же неожиданно, сколько казалось и непонятнымъ.

20-го мая Сперанскій отправиль Государю отв'ятное свое донесеніе.

Вопросу: какъ управлять Сибпрью по его отъйздё? было посвящено здёсь лишь пёсколько строкъ. «Ни въ какомъ случаё—писалъ онъ—отсутствіе генераль-губернатора изъ Спбири на четыре или иять мёсяцовъ не можетъ сдёлать значительной разности въ управленіи. Каждая часть остается въ обыкновенномъ своемъ положеніи и сохраняетъ сношенія съ главнымъ ея начальствомъ. Отсутствіе мое въ Иркутскъ не прервало сношеній моихъ съ Тобольскомъ; разстоянія совершенно одинаковы.»

Но изъясненія объ отвергнутой просьб'є были пространн'є

и притомъ проникнуты нескрытымъ чувствомъ сердечнаго огорченія: «Пять или шесть мѣсяцовъ, при личныхъ изъясненіяхъ—продолжалъ онъ—мнѣ казались достаточны, чтобъ разсмотрѣть мои предположенія въ ихъ совокупности и рѣшить будущее устройство сего края. Послѣ, тотъ, кому предназначено было бы сіе званіе, могъ бы, бывъ снабженъ новыми и полными инструкціями, избравъ людей по его усмотрѣпію, окруженный не врагами, но помощниками, не занималсь ни слѣдствіями, ни старыми злочнотребленіями, не бывъ въ необходимости употреблять въ дѣлахъ тѣхъ самыхъ людей, коихъ онъ обличилъ, безопасенъ отъ ненависти и мщенія,—онъ могъ бы съ успѣхомъ ввести и утвердить лучшій порядокъ и оправдать довѣріе къ нему правительства.

«Таковы были мои предположенія.

«Но Вашему Величеству благоугодно было отсрочить ихъ—еще на одинъ годъ. Миъ остается сожальть, что я или не умълъ представить ни моего положенія, ни положенія здъшнихь дълъ, въ истинномь ихъ видъ, или не заслужиль довърія къ моимь изъясненіямь. Остается желать, чтобъ силъ моихъ достаточно было прожить здъсь еще почти годъ, безъ всякой, впрочемъ, въроятной пользы: вбо управлять безъ людей, безъ средствъ и безъ моральной власти, никому и нигдъ невозможно. Но если и сія жертва нужна, я приношу ее, съ глубокимъ чувствомъ прискорбія, но съ покорностію и благоговъніемъ.»

Въ тотъ же день Сперанскій написалъ князю Голицыну п графу Кочубею.

Письмо къ Голицыну, одинаковаго содержанія съ отправленнымъ къ Государю, окапчивалось такъ: «Не буду обременять ваше сіятельство личнымъ моимъ положеніемъ: постепеннымъ погашеніемъ тёлесныхъ моихъ силъ; совершеннымъ пренебреженіемъ домашнихъ моихъ обязан-

ностей и разстройствомъ малаго моего имущества. Всѣ сіп жалобы, сдѣлавшись обыкновенными, давно уже потеряли къ себѣ вѣроятіе. Но вѣрьте имъ, или пѣтъ,—онѣ не менѣе тягостны.»

Къ Кочубею было два письма: одно полуоффиціальное, другое—совершенно частное.

Въ первомъ, увѣдомляя о новомъ высочайшемъ повелѣпіп, полученномъ ег отмъну объясленнаго имъ, Кочубеемъ, и повторяя сказанное въ прежнихъ представленіяхъ: о необходимости для Сибири не перемѣнъ отдѣльныхъ, а общаго преобразованія, о певозможности управлять ею по тѣмъ же правиламъ какъ другими губерніями, и о томъ, что въ ней корень зла лежитъ не въ однихъ людяхъ, а въ самыхъ установленіяхъ, Сперанскій заключалъ свое письмо такъ: «Миѣ остается сожалѣть, что представленіямъ мопмъ не дано надлежащей вѣры и Сибирь должна остаться еще почти цѣлый годъ въ семъ положеніи; по крайней мѣрѣ за послѣдствія и уже не отвѣчаю.»

Частное письмо очень любопытно. Мы выпишемъ изъ него вполнѣ все, относящееся къ настоящему предмету:

«Все, что могъ бы я сказать о благодарности моей за послѣднія письма вашего сіятельства, было бы слабо. Вы одни приняли въ положеніи моемъ свойственное вамъ искреннее участіе, и если надежда моего возвращенія отсрочена, а можетъ быть и вовсе отложена, тѣмъ не менѣе я никогда не престану чувствовать цѣпу вашихъ побужденій. Всѣ увѣренія другихъ суть учтивости, возникающія отъ соображенія обстоятельствъ и времени. Въ истинномъ пхъ смыслѣ я никогда не сомиѣвался.

«Изъ полуоффиціальцаго моего письма вы изволите усмотрѣть какимъ образомъ первое движеніе Государя, всегда мнѣ благотворное, успѣли перемѣнить. Точно такъ же какъ п въ Перми первое движеніе, мнѣ съ достовѣрностію

тогда означенное, было вызвать меня въ Петербургъ; второе—проводить меня за присмотромъ въ деревню.

«Срокъ, въ предписаніи вашего сіятельства назначенный, совершение быль для меня сходень; и по собственному выбору я не могъ бы прибыть ранъе. Но отсрочка до марта и сама по себъ для меня горестна, и еще горестиве по тому смыслу, который она имъть можетъ. Въ самомъ деле, мудрено ли въ течении десяти месяцовъ пайти причину и изобръсть благовидный предлогь еще отсрочить и наконецъ решиться вовсе заточить меня въ Спбири (\*)? Если бы и не было сего намъренія, то смутныя дёла Европы легко могутъ родить мысль о какомъ нибудь конгрессъ, а тогда, въ сихъ высшихъ обстоятельствахъ, маловажное бытіе мое и совсёмъ уже потеряется изъ виду. Всв сін опасеція представляются мнв столько ввроятными, что я ръшился сдълать еще шагъ, тотъ самый, который и прежде имълъ въ виду, а именно просить -- совершенной отставки. Я разсчель, кажется, правильно всѣ послѣдствія. Если отставка последуеть, то, вероятно, съ запрещениемъ въёзда въ столицы, и я отправлюсь умпрать въ Пензу. Остатокъ жизни, по всъмъ предчувствіямъ монмъ не долгольтній, проведу не безъ утвшенія п по крайней мърв въ безопасности. Если не дадутъ отставки, то по крайней

<sup>(\*)</sup> Опасенію этому могли способствовать и собственныя слова Кочубея въ одномъ изъ прежнихъ его писемъ (отъ 3-го апръля 1819-го). «Съ того времени и досель — писалъ онъ — никто о семъ (о перемьнъ срока его возвращенія) и словомъ не запкается, чему я чрезмърно радъ: ибо иначе, по большой опытности нашей въ питригахъ и по большому движенію партій, я бы не удивился отнюдь разнымъ направленіямъ къ тому, чтобъ по крайней мъръ, подъ благовидными предлогами, продержать васъ долье въ Сибири. Болье сего, правду сказать, не думаю я чтобъ кто либо могъ и сдълать. Расположенія къ вамъ Его Величества суть паилучшія и я пе сомнъваюсь, чтобъ вы не обратили къ себъ особеннаго высочайшаго впиманія, коль скоро вы сюда пріъдете.»

мъръ симъ я ръшительно заявлю, что служу здъсь по неволь, а сдылать поступокь мой гласнымь я всегда имью способы: пусть же знають, что девять лёть, безь суда и малъйшаго обвиненія, влача меня по всей Россіп, наконецъ заточили въ Сибирь. Сей примъръ, если не для меня, то для другихъ пригодится. Въ семъ разсчетъ я полагаю, чрезъ мѣсяцъ или два, послать формальное прошеніе, которое, въ порядкъ службы, представлю къ вашему сіятельству. Я не солгу ни въ одной буквѣ, если въ немъ скажу, что здоровье мое разстроено; оно можеть еще поправиться, но не здёсь, не съ здёшними зимами и не при здёшнихъ дёлахъ. Я, по истинъ, не знаю какъ проведу будущую зиму, полагая провести ее въ Тобольскъ. Бывъ брошенъ сюда печаянно, я пе успълъ ничего приготовить. Дому јиътъ ни въ одной изъ трехъ губерній; въ Пркутскъ осталась одна развалина, 13 льтъ никъмъ уже необитаемая; морозу 40°; вездъ помъщение самое скудное; всю зиму я провелъ въ двухъ комнатахъ и не выходилъ изъ теплыхъ сапоговъ (\*).

«Впрочемъ, какъ настоящую мою полуоффиціальную бумагу, такъ и будущее прошеніе, предаю въ совершенную вашу волю и, какое бы употребленіе ни расположили вы изъ нихъ сдёлать, или и совсёмъ не сдёлать никакого, я все признаю лучшимъ и для меня благотворнымъ.

«Нынѣшпею осенью, или зимою, Трескинъ будетъ въ Петербургѣ (\*\*\*). Я достовърно знаю путь его: онъ пой-

<sup>(\*)</sup> Въ «Съверной Ичелъ» 1847-го года, 1-го апръля, № 71-й, папечатано было письмо изъ Иркутска, содержавшее въ себъ любонытныя замътки о тамотнемъ климатъ. Изъ нихъ видно, что зима съ 1819-го на 1820-й годъ, которую Сперанскій провель въ этомъ городъ, была, дъйствительно, самою жестокою. Въ декабръ термометръ двъпадцать разъ опускался ниже 40 л три или четыре раза ниже 43-хъ градусовъ.

<sup>(\*\*)</sup> Опъ быль вытребовань сенатомъ по одному изъ начавшихся уже надъ нимъ дёлъ.

детъ чрезъ Шмидта (\*) и вообще чрезъ Сарептское общество: пбо какъ опъ, такъ и Пестель, Богъ знаетъ почему, но принадлежать уже иёсколько лёть къ Моравскимъ братьямъ. Согласите, если можно, съ здравымъ смысломъ сіе странное смѣшеніе! Но я никакъ не удивлюсь, если они въ проискахъ своихъ усп'кютъ, если они будутъ правы, а я останусь впноватымъ. Не удивлюсь даже, если Трескинъ будетъ здёсь генераль-губернаторомъ, какъ то онъ, положительно и съ свойственною ему наглостію, увъряетъ. Если изъ меня, рожденнаго истиннымъ христіаниномъ, сдълали безбожника, а потомъ произвели опять въ христіане, то чего не можетъ быть и съ другими! Миф могуть сдёлать вопросъ: почему я не присылаю образованія Спбири, если оно готово? Искренио вамъ признаюсь, что была бы съ моей стороны большая простота; но, независимо отъ личныхъ соображеній, какого успёха можно бы ожидать отъ сего заочнаго представленія? Можно ли положить на бумагу вей подробности столь обширнаго діла? И кому у меня писать, когда и переписать даже некому? Сверхъ сего, предположенія мон о Сибпри столь сами по себъ сильны, что и при личныхъ изъясиеніяхъ, даже при большомъ благопріятствъ обстоятельствъ, я сомивваюсь еще, чтобъ опи были приняты. Но сіе сомивніе никакъ не остановитъ меня сказать всю правду и ни мало не перемъпитъ видовъ, основанныхъ на совъсти и внутреннемъ моемъ убъжденіи.

«Я пойду далѣе и, по довѣрепности вашего сіятельства, буду говорить съ полною откровенностію. Какою волшебною силою человѣкъ, брошенный сюда изъ Пензы безъ всякихъ знаковъ особаго довѣрія, не получивъ и не предъя-

<sup>(\*)</sup> Это тотъ самый Шмидтъ, академикъ С.-Истербургской академіи паукъ, котораго труды по части Монгольскаго и Тибетскаго языковъ и Буддизма еще и теперь составляютъ авторитетъ.

вивъ никакихъ повыхъ и значительныхъ инструкцій, встунивъ въ борьбу со всеми почти чиновниками, со всемъ составомъ управленія, могъ, одинъ съ Цейеромъ, обуздать извъстныя Сибирскія мерзости, обнаружить злоупотребленія, потрясти фортуны, въ тринадцать лътъ составленныя, и испровергнуть цёлую систему связей твердыхъ, обдуманныхъ и привычкою скрѣпленныхъ? Мы не въ томъ вѣкѣ живемъ п Сибирь не тотъ край, гдф бы истина одна могла произвести сіп явленія. Сія волшебная сила была не что другое какъ страхъ, какъ увъренность, что я скоро въ состояніи буду обличить всёхъ лично предъ правительствомъ. Я долженъ быль поддерживать сію ув'тренность, и поддерживаль ее по самой крайней возможности; но она слабфеть и должна слабъть, по мъръ какъ страхъ и возможность сего личнаго обличенія отлагаются. Не разсѣваетъ ли уже и теперь г. Трескинъ (всегда лучше меня знающій Петербургскія въсти) что онъ возвратится сюда генералъ-губернаторомъ? Что же будеть тогда, когда онъ будеть ныпъшнею зимою въ Петербургъ, а я въ Иркутскъ, или въ Тобольскъ? Сенатъ требуетъ его къ отвѣту, удержать его я не могу, пбо всъ слъдствія здъсь кончены, и онъ на сихъ дняхъ отправляется. Какъ могу я управлять безъ моральной власти? Скажутъ-законами. Какъ будто существуютъ законы въ Сибири, всегда управляемой самовластіемъ, и какъ будто законы могуть исполняться безь исполнителей? Страхъ есть дъло внезапности, родъ очарованія. Надобно знать его мъру, чтобъ имъ пользоваться.

«Въ заключение желалъ бы изъяснить всѣ чувства благодарности моей за винмание ваше къ моей дочери (\*). Безъ нея, собственныя мои огорчения были бы для меня сносны. По счастию, я вхожу въ такия лѣта, когда можно видѣть ихъ конецъ; да и чувство личное съ лѣтами и съ опытомъ слабѣетъ. Но мысль что опа должна быть жертвою моихъ обстоятельствъ, есть, по истинѣ, для меня убійственна. Я всегда имѣлъ и надѣюсь впредь имѣть пе менѣе религи, какъ и тѣ, кои столь громко и столь исключительно ее себѣ присвояютъ; но, со всѣмъ тѣмъ, духъ бодръ, а плоть немощиа!»

Прочелъ ли Александръ это письмо, или же ему были представлены только прочія бумаги, вмісті съ нимъ полученныя отъ Сперанскаго, не знаемъ; но мпинстръ внутреннихъ дёль въ предсарительно. одобренноми Государемъ формальномъ отношенін (6-го іюля) отвъчаль, «что предположеніе о прибытіи Сперанскаго въ Петербургъ въ неход'я октября отмінено было Его Величествомь по соображеніи какъ времени, которое Его Величество предназначалъ нужнымъ для обозрвнія имъ, Сперанскимъ, Сибири и составленія полнаго по встыть частямъ управленія опой плана, такъ п потому, что по предполагаемомъ возвращении Государя изъ поъздки въ Варшаву, именно въ октябръ, не можно было бы Его Величеству заняться скоро, за многими другими, им вющимися въ виду делами, разсмотрениемъ съ нимъ тъхъ предметовъ, коп онъ представить можетъ. Но признавая, вследствіе того, удобнымъ призвать его въ Петербургъ въ мартъ 1821-го года, Государь не назначаетъ, однако, никакого срока къ выбзду его изъ Сибири, который можетъ

<sup>(\*)</sup> Опа, по возвращеніи изъ Пепзы, была припята въ дом'в Кочубеевъ какъ своя. Графиню Сперанскій еще прежде, въ письм'в къ своей дочери отъ 5-го поября 1815-го года, называлъ «прекрасп'вішимъ моральнымъ женскимъ существомъ, какое только удавалось ему зпать.»

опъ расположить соотвътственно удобности своей и по соображени времени, какое признаетъ нужнымъ для покойнаго путешествія. »—Въ томъ же самомъ смыслѣ писалъ Сперанскому, частно, и князь Голицынъ.

Если такой отвѣтъ былъ, конечно, не вполнѣ удовлетворителенъ, потому что разрѣшеніе выпхать изъ Сибири отнюдь еще не было разрѣшеніемъ возвратиться въ Петербурго: все же однако онъ клалъ конецъ прежишмъ возраженіямъ и оставляль місто развік только страху, столь попятному въ Сперанскомъ послъ всего предшедствовавшаго. Этотъ страхъ, дъйствительно, и продолжаль его терзать. «Не отсрочка—писаль опъ спова Кочубею (19-го августа 1820-го) уже изъ Томска, -- но смыслъ ея и последствія были мив огорчительны. Дай Богъ, чтобъ я ошибся въ моихъ заключеніяхъ; но я столько разъ ошибался въ моихъ надеждахъ, что пора, кажется, ошибиться хотя одниъ разъ и въ страхъ. Я пробуду въ Томскъ столько, сколько дёла здёшнія потребовать могуть. Зиму всю проведу въ Тобольскъ и никакъ не дозволю себъ, раннимъ Спбпри отъбздомъ, навлечь себъ упрекъ излишней торопливости, или нескромнаго домогательства. » Голицыну онъ писаль тогда же: «Всякое слово утвшенія въ обстоятельствахъ монхъ для меня важно, а саше слово, по многимъ отношеніямъ, составляеть для меня истиную нужду. Никогда не сомиввался я въ милости Государя; но за 6000 верстъ мит простительно было не постигнуть истипныхъ причинъ и смутиться, видя, что дёло мнё ввёренное идетъ медленно, а отвътственность его лежитъ тъмъ не менъе на миъ.»

Между тёмъ, но мёрё того какъ приближалась эпоха возвращенія, переписка Сперанскаго съ дочерью, въ которой находили себё такой вёрпый отголосокъ истинпыя его чувства, принимала характеръ все болёе и болёе тревожный. Чёмъ вёроятнёе было событіе, которое онъ ожидалъ столько лѣтъ въ страданіяхъ, тѣмъ, кажется, сильнѣе колебалась его надежда въ возможность такого счастія. «Молись—писалъ онъ дочери, отъ 5-го февраля 1821-го года, пзъ Тобольска—молись! миѣ нужна твоя молитва болѣе еще въ радости нежели въ печали, чтобы взглядомъ педовѣрія, или излишнихъ надеждъ, не изурочить счастія, не оскорбить Провидѣнія, ко всему списходительнаго, кромѣ гордости (\*)!»

Въ огромной перепискъ Сперанскаго за этотъ періодъ времени намъ нельзя оставить безъ винманія еще слъдующее мъсто изъ письма къ нему графа Кочубея, отъ 3-го августа 1820-го года: «По мъръ расположенія сего (т. е. Императора Александра къ вызову Сперанскаго въ Петербургъ) обращаются уже всѣ желанія наружныя къ возвращенію вашему, къ прочному вашему въ делахъ водворенію. Я вижу тъхъ, кои самому миъ утверждали, что вы не въруете во Христа и что ве ваши распоряженія клонились къ пагубъ отечества п пр., утверждающихъ нынъ, что правила ваши христіанскія перемінились и что понятія ваши даже о ділахъ управленія не суть прежнія. Несчастіе васъ размышлять. Многіе заб'ягають ко мив спрашивать: будеть ли Михаилъ Михайловичъ сюда? Какъ вы думаете? Надобно бы обратить стараніе къ тому, чтобъ его вызвали и пр. На все сіе отв'ять мой: пе знаю, хорошо бы было, п тому подобное. Знаете ли вы: исторія ваша открыла мив новый свъть въ семъ міръ, но свъть самый убійственный для чувствъ, сколько нибудь насъ возвышающихъ. Я, до ссылки вашей, жилъ какъ монастырка. Мив болве или менъе казалось, что люди говорять то, что чувствують и ду-

<sup>(\*)</sup> Передь твиь, 15-го января, она писаль дочери: «Третьягодия быль у меня большой объдь—последній объдь въ Сибпри. Слово последній есть магическое. Къ нему относятся и имъ поправляются всв непріятности.»

мають; но туть я увидёль, что они говорять сегодня одно, а завтра другое, и говорять не краснёя и смотря вамь въ глаза, какъ бы ни въ чемъ не бывало. Признаюсь, омерзеніе мое превышаеть мёру и, при слабомъ здоровьи моемъ, имѣетъ, конечно, нѣкоторое надъ онымъ вліяніе......»

Въ отвътъ на другія части этого письма, очень длиннаго, Сперанскій съ своей стороны писаль Кочубею: «Одинъ изъ первыхъ моихъ вопросовъ ко встмъ моимъ знакомымъ всегда быль о вашемъ здоровыи. Изъ писемъ, ко мит доходящихъ, вижу, что не я одинъ принимаю въ семъ самое искреннее участіе. Не мое одно мижніе, но мижніе многихъ людей, кои лично васъ даже и не знають, есть то, что присутствіе ваше въ д'влахъ, всегда полезное, нын'в кажется почти необходимо. Всё чувствуютъ трудности управленія, какъ въ средоточін, такъ и въ краяхъ его. Ніть ничего справедливъе вашего о семъ замъчанія. Люди вообще, у насъ, какъ и вездъ, ко всему сдълались чувствительнъе и взыскательнье. Прежде знали въ провинціяхъ одно дъйствіе власти, нын'в требують законности, и хотя худо ее понимають, но последній крестьянинь готовь спорить съ мірскимъ головою, а дворянинъ съ губернаторомъ. Къ сему присовокупляется недостатокъ людей. Тутъ корень вла; о семъ прежде всего должно было помыслить тѣмъ юнымъ законодателямъ, которые, мечтая о конституціяхъ, думаютъ, что это новоизобрътенная какая-то машина, которая можетъ идти сама собою вездѣ, гдѣ ее пустятъ.....»

Наконецъ насталъ желанный, столь давно и горячо вымаливаемый часъ освобожденія. 8-го февраля 1821-го года, во вторникъ, въ 3 часа по полудни, Сперанскій пачалъ обратный свой путь изъ Тобольска. Передъ тёмъ, онъ еще отдалъ на почту два письма къ обыкновеннымъ своимъ корреспондентамъ: Голицыну и Кочубею. Извёщая ихъ, что оставляетъ Сибирь, онъ благодарилъ обопхъ за по-

стоянные знаки ихъ вниманія и участія. Голицыну, сверхъ того, давая отчеть въ положени Тобольской наствы, въ обоэрвніп тамошней семинарін и въ учрежденін благотворительнаго общества, онъ писаль: «Какъ легко, какъ пріятно было бы ин о чемъ болье не заботиться, ничего другаго не писать, какъ только о сихъ предметахъ. Но, къ сожальнію, они составляють только каплю въ безднь горестей, коими дела жизни преисполнены.» Въ письме къ Кочубею явственно выразплась радость отъ предстоящаго возвращенія въ Петербургъ, худо скрытая подъличиною минмой боязии. Восторгъ, казалось, захватывалъ Сперанскому духъ. «Великимъ счастіемъ почитаю—писалъ онъ-что отвътъ на ваше письмо могу самъ привезти и представить лично. Въ мартъ будетъ ровио девять дътъ какъ и оставилъ Петербургъ. Сколько съ того времени перемѣнъ и въ вещахъ, и въ людяхъ, и въ образъ мыслей! Я найдуся какъ въ лъсу безъ руководства вашего. Но желанія мон такъ ограниченны и виды такъ просты, что и заблудиться, кажется, не въ чемъ.... Путь мой такъ расположенъ, что одна совершенная распутица можеть заставить меня ускорить его и всколькими диями до конца марта. Одного болбе всего желаю: чтобъ не быть въ Петербургъ до возвращенія Государя (\*).»

11-го февраля Сперанскій уже ночеваль въ Екатеринбургъ. «Триста версть въ сутки», замѣчаеть онь въ своемъ «дневникъ», говоря о переъздѣ туда изъ Тюменя. Въ Екатеринбургъ ему дали объдъ и балъ. Потомъ, на дальнъйшемъ пути, онъ осматривалъ Березовскіе промыслы и Ревдинскій заводъ Зеленцовыхъ, къ которымъ былъ особенно расположенъ (одинъ изъ братьевъ служилъ въ его канцеляріи), въ Перми объдалъ у губернатора и навъстилъ архіерея

<sup>(\*)</sup> Императоръ Александръ быль тогда на конгресст въ Лайбахъ.

Іустина, стараго своего знакомца, и наконецъ 17-го числа прибыль въ Казань, гдѣ остался два дня и снова посѣтилъ такъ полюбившагося ему, въ первый проѣздъ, профессора Фукса и университетъ. «Хозяйство въ порядкѣ — записано въ его «дневникѣ»; — учебная часть то же. Недостатокъ учебныхъ книгъ. Сильиѣйшая часть есть математика.» Нѣкоторые изъ тогдашнихъ студентовъ (\*) еще помнятъ день его посѣщенія. Разумѣется, что молодые люди съ сильнымъ чувствомъ любопытства смотрѣли на человѣка, пріобрѣтшаго такую извѣстность, особенно же находившіеся между пими Сибиряки, которыхъ онъ всѣхъ чрезвычайно обласкалъ.

Изъ Казани Сперанскій, какъ по дѣламъ своего имѣпія, такъ и разсчитывая срокъ, назначенный для его пріѣзда въ Петербургъ, повернулъ на Пензу, располагая остановиться тамъ на иѣсколько времени. При чрезвычайно дурной дорогѣ, позволявшей дѣлать иногда не болѣе двухъ станцій въ день (\*\*\*), онъ прибылъ къ своей цѣли только 25-го февраля. У городской заставы его встрѣтило дворянство; потомъ всѣ дни его пребыванія въ Пензѣ были запяты обѣдами и празднествами въ честь его, и вообще пріемъ ему былъ самый радушный. Отъ 1-го марта онъ писалъ своей дочери: «Иншу къ тебѣ на томъ самомъ столѣ, изъ той самой комнаты, гдѣ писалъ тому два года—писалъ о надеждѣ свиданія, которое тогда казалось столь близкимъ и вдругъ стало столь далекимъ. Такъ угодно было Богу. Съ сей точки зрѣнія всѣ произшествія двухлѣтияго моего странствованія

<sup>(\*)</sup> Одинъ изъ нихъ, Александръ Васильевичъ Впиоградскій, теперь гражданскимъ губернаторомъ въ Тобольскъ.

<sup>(\*\*)</sup> При другомъ случав Сперанскій писаль: «Путешествіе по Россіп есть сущая нытка и много пройдеть еще времени прежде, пежели опо сдылается сноснымь. Урокъ тымь, кои мыряють образованіе пародовь по блеску ихъ столиць!»

кажутся мечтою. Да будеть сія жестокая мечта послюднею въ моей и твоей жизни....Я здѣсь встрѣченъ не только съ радостію, но, можно сказать, торжественно. Весь городъ пришель въ движеніе. Живу въ толиѣ, непрестанно меня окружающей, и, отъ усталости, чуть переношу всѣ изъявленія участія и приверженности. Что сдѣлаль я для сихъ людей? Ничего почти, кромѣ желанія быть имъ полезнымъ, желанія, впрочемъ, большею частію безплоднаго (\*).»

Но и посереди всёхъ этихъ изъявленій, Сперанскій продолжаль больть душою. Лубяновскій, въ откровенныхъ съ нимъ бесъдахъ, нашелъ его все еще съ незажившею, почти какъ бы свъжею раною: ее не могли изгладить даже извъстныя намъ собственноручныя письма Императора Александра. Много было тутъ между обоими друзьями и другихъ задушевныхъ изъясненій. «Признайся, Оедоръ Петровичъ, — говорилъ, между прочимъ, Сперанскій — что во время оно, еще не знавъ Россіп и мѣряя все по одному Петербургскому аршину, мы надълали тьму глупостей.» Быль ли онъ вполив искренень въ этихъ словахъ, или хотълось ему, такимъ осужденіемъ прошедшаго, обезпечить свое будущее, представя себя челов комъ уже отжившимъ, склоннымъ поддаваться личнымъ разсчетамъ, котораго печего болье бояться, —не беремся рышить; но по крайней мъръ по паружности онъ казался тутъ, во многомъ, совсёмъ другимъ чёмъ прежде, не повторялъ болёе своихъ любимыхъ Французскихъ фразъ о необходимости всеобщей ломки и, напротивъ, утверждалъ что перемъны, нужныя но времени и обстоятельствамъ, должно вводить постепенно, съ большою осторожностію, не отважи-

<sup>(\*)</sup> Впосл'єдствін Пензенцы всегда вид'єли въ немъ родъ понечителя о себ'є, и когда только кто изъ нихъ бывалъ по д'єламъ въ столиц'є, то непрем'єпно къ нему обращался. Сос'єдній Симбирскъ пногда сл'єдоваль въ этомъ ихъ прим'єру.

ваясь инчего передёлывать наскоро. Не смотря, однако же, на радости свиданія и откровенных разговоровъ съ человъкомъ, подавна къ нему близкимъ, его замътно мучилъ страхъ, чтобы, послѣ столькихъ лѣтъ ожиданій и надежлъ, не явилось вдругъ опять какой нибудь отмёны и, за нею, приказанія—не тхать въ Петербургъ. Почтальонъ, привезшій въ Пензу почту, донесь, что въ Муром'в отділился отъ него курьеръ съ бумагами на имя Сибирскаго генералъгубернатора въ Тобольскъ. Эта въсть сильно встревожила Сперанскаго. «Ну какъ да опять назадъ, въ Сибирь!» повторяль онь безпрестанио, и Лубяновскому приходилось успоконвать его все одициъ и тъмъ же: что въ Петербургъ еще не знають объ его отъёздё, или не знають, что онь своротиль на Пензу, и потому послали ему, на встръчу, но Спбирскому тракту, какія пибудь, можетъ статься, ничтожныя бумаги. Такъ, дъйствительно, послъ и вышло.

На пути Сперанскаго въ Петербургъ изъ Пензы, откуда онъ выёхаль 6-го марта, любопытный моменть должно было составить свиданіе его съ Балашовымъ-первое послів событій 1812-го года—въ Рязани, гд в бывшій министръ полиціи имъль въ то время свою резиденцію въ званін геперальгуберпатора пяти губерній, вв вренных в его управленію на особыхъ правахъ. Въ «дневинкъ» записано: «11 (марта). Пятница. Рапо утромъ Рязань. Въ 9 часовъ носътиль генераль - губернаторь. Въ 10 носъщение ему. Дополнение къ исторіи моей ссылки.» Но следующее за темъ содержаніе этого «дополненія» такъ кратко и такъ загадочно изложено, что, въ сущности, оно не только не разъясняеть, но почти еще болбе затемняеть дело. Видно только, что ударъ въ 1812-мъ году былъ направленъ и противъ самого Балашова-или по крайней мъръ что послъдній теперь старался въ томъ ув'трить своего собестдинка, собственные намеки котораго, приведенные при разговоВъ Москву Сперанскій прибыль 16-го марта и остановидся въ дом' стараго своего пріятеля. Григорія Даниловича Столыппна. «Москва въ педоум'вніп, — говориль посл'вдній близкимъ своего друга-не знаетъ, что делать съ Михайломъ Михайловичемъ: ласкать ли его, или быть равнодушною.» Не смотря на то, явилось множество посътителей, нашединіхь, видно, не лишнимь, заблаговременно и на всякій случай, покадить вновь восходящему свътилу. Но Сперанскій торопился къ цізли и спустя день, т. е. 17-го, оставиль древнюю столицу, гдв ивкогда такъ усердпо выдумывались п разпосились противъ него клеветы и злов'єщія силетии. Посп'єшность вы взда, вм'єсть, можетъ быть, съ неув'вренностію въ своемъ положенін, не позволила ему сдёлать тамъ никому визитовъ. Онъ былъ только-въ острогъ. Москвичи, по крайней мъръ ижкоторые изъ пихъ, не простили ему такого упущенія. Трощинскій, снова оставившій службу и поселившійся въ Москвѣ, того же 17-го марта писаль Л. И. Голенищеву-Кутузову: «Позабыль, было, сказать вамъ, что Сибирскій генераль-губернаторъ третьяго дня сюда прівхаль, а сегодня, говорять, по утру уже отправился въ Петербургъ. Въ такое краткое свое пребываніе, видно, не успъль или же не разсудиль навъстить меня, считая, можеть быть, несовивстнымъ съ высокимъ званіемъ его вспомнить о прежнемъ начальникъ. Богъ съ нимъ! Я желаю ему всякаго счастія и отнюдь не

<sup>(\*)</sup> См. въ томѣ II-мъ стр. 55.

въ претензін на его забвеніе. Сказываютъ, опъ такъ состарълся, что его почти узнать нельзя (\*).»

Предълъ многолътиему душевному томленію и затаеннымъ ожиданіямъ быль положенъ. 22-го марта засіяли передъ Сперанскимъ, какъ маякъ послѣ продолжительнаго и труднаго странствованія, главы и шпицы Петербургскіе. Вотъ слова его «дпевника»: «Къ объду въ Царскомъ Селѣ. Встрѣча Елисаветы (дочери). Какая встрѣча! Сколько горестей! Ввечеру Петербургъ. Выѣхалъ 17-го марта 1812-го, воротился 22-го марта 1821-го, Странствовалъ девять лѣтъ и пять дней.»

<sup>(\*)</sup> Сперанскій и самъ находиль себя очень состаръвшимся. Онъ еще изъ Пркутска писалъ графу Нессельроду: «En vérité, je ne suis plus bon qu' à m' ensevelir à jamais dans mon village. Ma vue s'affaiblit; je ne puis plus travailler à la lumière des bougies; enfin j' ai vieilli de dix ans depuis que j' avais le plaisir de vous recevoir à Penza.»

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Возвращение Сперанскаго къ лицу Императора Александра I.

### T.

Войны 1812—1815-го годовъ, съ ихъ громадными послъдствіями, политическими и правственными, придали девяти годамъ, истекциимъ со времени высылки Сперанскаго изъ Петербурга, значеніе цілаго столітія, особенно, какъ самъ онъ говаривалъ, «выкинули много новыхълюдей», тогда какъ нѣкоторые изъ прежиихъ дѣятелей уже лежали въ могилъ. Такія же перемъны произошли въ образъ мыслей и въ ихъ направленіц. Можно сказать, что вся среда, весь моральный строй общества изменились съ того времени, когда Сперанскій быль отторгнуть оть Александра. Появленіе его спова въ Петербургъ, послъ этихъ событій и послѣ всѣхъ превратностей собственной его судьбы, не могло не представить цълаго ряда любопытныхъ и примъчательныхъ явленій, какъ въ личныхъ его ощущеніяхъ, такъ и во всёхъ его встрёчахъ и первыхъ свиданіяхъ. Это было какъ бы воскресеніе мертваго. Къ сожальнію, главное зеркало, въ которомъ до тъхъ поръ отражалось для насъ впутреннее состояние его души при разныхъ виъшнихъ переворотахъ, т. е. письма его къ дочери, къ друзьямъ и къ Масальскому, сами собою прекратились, какъ скоро онъ опять соединился съ инми, а «дневникъ» его за мартъ, апръль и май 1821-го года, т. е. за первые три мѣсяца по его возвращенін — эпоху самую питересную отношенін-содержитъ психологическомъ всего—12 строкъ! Постараемся пополнить этотъ пробълъ,

на сколько то возможно, изъ другихъ, доступныхъ намъ, достовърныхъ матеріаловъ

Желапіе, изъявленное Сперанскимъ въ посл'єднемъ его письм' изъ Спбири къ графу Кочубею, не сбылось. Онъ не только что не засталь Императора Александра въ Петербургѣ, но и предварилъ его прівздъ двумя слишкомъ мъсяцами. Москва поспъшила и при этомъ случат явиться съ своими въстями. «Отправленіе въ Лайбахъ Ермолова-писаль оттуда (31-го марта 1821-го года) Трощинскій (\*) здъсь уже извъстно; прибавляють еще, что позванъ туда и Сперанскій. Первый, в ролтно, употреблень будеть къ начальству надъ войсками; но последній на что бы тамъ понадобился? Это отгадать трудно. »—Ничего подобнаго и не было; но положение Сперанскаго, въ сказанный промежутокъ времени, имѣло свои трудности. Отославъ въ Лайбахъ донесеніе о своемъ прибытіп, онъ, въ избѣжаніе всякихъ толковъ, ръшился, до возвращенія Государя, не быть ни у кого кром'в самыхъ короткихъ прежнихъ своихъ пріятелей. Какъ единственное изъятіе изъ этого, опъ, въ первой половинъ мая, дозволилъ себъ съъздить въ Грузино; откуда, въ удовлетворение желанию Аракчеева, объбхалъ, для осмотра въ подробности, любимое дътище послъдияговоенныя поселенія. Всѣ его старапія не дать повода къ публичному о себъ говору, были, однако жъ, напрасны. Столичное общество имбетъ, въ ибкоторомъ отношении, всв привычки и слабости маленькихъ городовъ; притомъ романическая участь бывшаго любимца Государева и намять о близкомъ его прошедшемъ слишкомъ дъйствовали на воображеніе. Прівздъ Сперанскаго быль, можно сказать, чвмъ-то торжественнымъ; съ пимъ ожидали и обновленія д'яль и вс'я, по крайней мъръ огромное большинство, были убъждены,

<sup>(\*)</sup> Л. Н. Голенищеву-Кутузову.

что онъ снова вознесется на прежнюю высоту. Один полагали, что Аракчеевъ сдастъ ему все управленіе гражданскою частію; другіе, возобновляя прежніе слухи, предсказывали въ немъ будущаго министра юстиціи (\*); третьи увѣряли, что ему, съ титуломъ, по прежнему, государственнаго секретаря, присвоена будетъ та власть, какую при Екатеринѣ II имѣлъ князь Вяземскій, и т. д. Но и публика, которая занималась, какъ часто бываетъ, простымъ угадываніемъ на обумъ, и самъ Сперанскій, который могъ основывать свои надежды и разсчеты на послѣднихъ благосклонныхъ отзывахъ Александра, одпнаково ошиблись въ своихъ предвидѣніяхъ. Ему, въ это царствованіе, уже не суждено было выдвигаться на первый планъ.

Государь возвратился въ Царское Село 26-го мая. Сперанскій не сомнѣвался, что тотчасъ будетъ туда потребовань, но—ошибся и въ этомъ. Нѣсколько безконечныхъ дней протекло для него въ легко-объяснимомъ волненіи, котораго онъ даже не могъ скрыть отъ приближенныхъ. Уже только 6-го іюня послѣдовало первое свиданіе, безъ всякихъ, однако, объясненій о прошедшемъ. Потомъ, начиная съ 9-го числа, Сперанскій работалъ съ Государемъ, по Сибирскимъ дѣламъ, почти каждую недѣлю; слышалъ, при своихъ докладахъ, отзывы его о людяхъ и о вещахъ; часто обѣдалъ во дворцѣ; встрѣчался съ Государемъ и у Императрицъ, и, при всемъ томъ, первый разговоръ о произшествіяхъ 1812-го года былъ между ними не прежде 31-го августа (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Въ одномъ частномъ письмѣ той эпохи мы встрѣтили слѣдующее мѣсто: «Tout le Sénat, ainsi que la majeure partie du public, s' attendent à la nomination de Mr. Spéransky au siège curial. Plusieurs s'en réjouissent, mais on rencontre aussi mainte figure bien triste, которыя кулачкомъ слезы утираютъ.»

<sup>(\*\*)</sup> Краткая замътка въ «дпевпикъ» о содержании этого разговора вы-

19-го іюня Сперанскій перевхаль на літо въ Царское Село, гді ему было отведено пом'вщеніе отъ Двора; черезъ мівсяць потомъ (17-го іюля) дапъ быль указъ о назначенін его членомъ государственнаго совіта, по департаменту законовъ, а 5-го августа пожаловано ему 3.486 десятннъ землі въ Пензенской губернін,—единственная награда, которую онъ получилъ съ тіхъ поръ въ царствованіе Александра, если не считать пожалованіе дочери его въ фрейлины (15-го октября 1821-го), послідовавшее, впрочемъ, не прямо отъ Государя, а по собственному ходатайству отца.

писана въ третьей части нашей книги. Въ «Воспоминаніяхъ» Булгарина первое свиданіе Государя съ Сперанскимъ въ 1821-мъ году разсказано, будто бы съ собственныхъ словъ последняго, такъ: «Императоръ Александръ принялъ Сперанскаго не только мплостиво, но съ чувствомъ, и Михаилъ Михайловичъ, до своей кончины, всегда съ умиленіемъ вспоминаль объ этомъ свиданіи. Я хотёль говорить, изъявить благодарность мою Государю—сказаль мив Сперанскій—и не могь . . . . взглянуль на него. . . . . . и залился слезами! Государь обнять меня и сказаль: забудемь прошедшее. - Нътъ, Государь, отвъчаль я сквозь слезы: я помпиль всегда и инкогда не забуду вашихъ милостей и вашей благости. Вы-человъкъ, слъдовательно могли ошибиться.» Если этотъ разсказъ и не въ прямомъ противоръчи съ показаніями «дневника» Сперанскаго, то по крайней мъръ ихъ трудно между собою согласить, такъ какъ, но «дневнику», первый разговоръ о прошедшемъ быль только черезь три почти мъсяца послъ пачальнаго свиданія. Сверхъ того въ истинъ сцепы, описанной Булгаринымъ, тъмъ болъе позволено сомивваться, что человъкъ гораздо болбе его приближенный къ Сперанскому, именно Вронченко, передаваль намъ эту сцену, тоже какъ бы со словъ главнаго дъйствовавшаго лица, совстмъ иначе, а наконецъ отъ князя Голицына мы слышали разсказъ о ней въ третьей формъ, совершенно различной отъ двухъ другихъ. Подробностей этого объяснительнаго свиданія теперь нечёмь уже восполнить кроме одного воображения.

# II.

Чтобъ не пропустить ничего существеннаго и между тѣмъ удержать послѣдовательность въ изложеніи, мы распредѣлимъ нашъ разсказъ о дальнѣйшихъ событіяхъ, до конца 1825-го года, на слѣдующія части:

- а) Дъла Спбирскія.
- б) Часть законодательная.
- в) Особыя порученія.
- г) Отношенія въ это время Сперанскаго къ Императору Александру.
  - д) Частная и семейная жизнь Сперанскаго.

# а) Дъла Сибирскія.

Для разсмотрънія отчета по обозрѣпію Спбири, указомъ 28 іюня 1821-го года (№ 28.706), былъ составленъ особый комитеть, изъ графовъ Кочубея, Гурьева и Аракчеева, князя Голицына, барона Кампенгаузена и самого Сперанскаго, который, и въ новомъ своемъ званіи члена государственнаго совъта, продолжаль еще, покамъсть, числиться Сибирскимъ генералъ-губернаторомъ. Производителями дёль были назначены Цейерь и Батеньковъ. Засъданія открымись 5-го августа, въ Царскомъ Сель, у Кочубея. Комитетъ безусловно одобрилъ все сдъланное генераль-губернаторомъ и эта часть дела получила свое окончаніе въ именномъ указ 26-го января 1822-го. Опъ быль обнародовань тогда въ общее свъдъніе, по въ «Полное Собраніе Законовъ», какъ распоряженіе лишь одновременное, не вошель. Изложивъ миогое почти подлинными словами отчета и означивъ степень участія начальниковъ губерній въ открытыхъ злоупотребленіяхъ, указъ повельваль: 1) Пестеля отставить отъ службы (\*); 2) Трескина (уже удаленнаго отъ должности) предать суду; 3) Илличевскаго удалить отъ должности и поступки его подвергнуть отвъту и разсмотрънію въ сенать (\*\*); 4) надъ 48-ю человъками, преданными формальному суду, окончить его въ губерискихъ судебныхъ мъстахъ; 5) изъ прочихъ лицъ (въ томъ числѣ 256-ти тайшей и другихъ пнородческихъ начальниковъ) 43-хъ человѣкъ отрѣшить отъ мъстъ, 13 чиновныхъ навсегда удалить изъ Сибири и на десять льтъ отъ службы, другихъ подвергнуть разнымъ административнымъ взысканіямъ, и наконецъ 25 человѣкъ, по бездоказательности вступившихъ противъ нихъ обвиненій, оставить отъ д'яла свободными. Фанъ-Бринъ еще прежде того быль пожаловань въ сенаторы и замъщенъ Тобольскимъ почтдиректоромъ Осиповымъ, а на мъсто Трескина Иркутскимъ губернаторомъ назначенъ тамошній комендантъ Цейдлеръ, котораго Сперанскій очень полюбилъ въ бытпость свою въ Иркутскъ и съ которымъ онъ, п послъ, состоялъ въ постоянной перепискъ.

Разсмотръніе новых предположеній для будущаю устройства Сибири было, въ концѣ августа 1821-го года, возложено на тотъ же комитеть, который разсматриваль

<sup>(\*)</sup> О Пестелъ спачала комитетъ было пичего пе сказалъ; по Государь возвратилъ докладъ, съ повелъніемъ постаповить заключение и о немъ.

<sup>(\*\*)</sup> Нестель умеръ въ 1845-мъ году, въ глубокой старости, въ своихъ деревняхъ. Трескина, по суду, лишили чиновъ и знаковъ отличій, съ запрещеніемъ въ възда въ столицы, а Илличевскій, при живомъ нокровительств въ сказанномъ ему самимъ Сперанскимъ, былъ очищенъ въ Сенат отъ падавшихъ на исто обвиненій, по въ службу никогда бол е пе вступалъ и жилъ уединенно въ Петербург В. И Трескинъ и Илличевскій оба также давно умерли. Младшій сынъ последняго, Платонъ, былъ долго товарищемъ министра юстиціи, а старшій, Алексвій, давно забытый поэтъ, умеръ еще въ 1837-мъ году.

и ревизію, съ передачею ибкоторыхъ частей, а именно предположеній объ этанахъ и о съемкі земель въ Сибири, на предварительное соображение главнаго штаба. Начавъ свои занятія 13-го октября и собпраясь каждый четвергь, комитетъ окончилъ ихъ 19-го мая 1822-го года, въ двадцать засъданій. Приговоръ его не могъ быть ин строгъ, ни даже очень отчетливъ, по малой извъстности членамъ мъстныхъ обстоятельствъ; между тёмъ випмательность къ Сперанскому обнаруживалась уже и въ томъ, что никто изъ членовъ не пропускалъ ни одного засъданія, хотя всъ сидъли, большею частію, молча и, безъ сомивнія, скучая при слушаніп нескончаемаго ряда параграфовъ по предметамъ, имъ болбе или менбе чуждымъ. Два или три разномыслія были устранены взаимными уступками; все прочее прошло очень легко, и опасеніе, которое Сперанскій прежде изъявляль въ своихъ письмахъ, что предположенія его будуть отвергнуты, на деле не оправдалось. Еще до окончанія этого разсмотрвнія, Сибирь, по его представленію, была раздѣлена, указомъ 26-го января 1822-го года (№28.892), на Восточную и Западную, а 22-го марта назначены, тоже по его выбору, новые въ каждую часть генераль-губернаторы: въ Восточную-тайный совътникъ Лавпискій, въ Западную-Гатчинскій сослуживець Аракчесва, генераль-лейтснантъ Капцевичъ, который, еще въ бытность Сперанскаго въ Иркутскъ, получилъ, послъ смерти Глазенана, мъсто корпуснаго командира. За тъмъ всъ проекты, миновавъ государственный совътъ, были утверждены Государемъ, 22-го іюля 1822-го года, въ Петергофъ, среди празднествъ, которыми, по обыкновению, торжествовался дамъ день тезоименитства Императрицы Марін Өеодоровны. «Корабль спущенъ—писалъ Сперанскій Капцевичу—дай Богъ ему счастливаго плаванія (\*)!» Вмѣстѣ (\*) При наступленін въ томъ году дня рожденія графа Аракчеева

съ этимъ комитетъ, разсматривавшій проекты, оставленъ въ отдѣльномъ своемъ существованіи и на будущее время, подъ именемъ Сибирскаю, какъ для введенія въ дѣйствіе всѣхъ новыхъ учрежденій и уставовъ, такъ и для мѣръ по дальнѣйшему устройству края (\*).

Сперанскій быль чрезвычайно радь пазначенію новыхь генераль-губернаторовь. «Когда я пришель къ нему послів подписанія указовь—разсказываеть Батеньковь—онь, казалось, какъ будто бы вышель изъ какой-то душной атмосферы и сказаль мнів: слава Богу: сидіть въ государственномъ совіть я почиталь всегда вожделівнымы успокоеніемь; могу теперь ділать не боліве какъ сколько самь захочу. »—«Онь—прибавляеть Батеньковь—все продолжаль воображать себя лівнивымь!»..... Между тімь это

<sup>(23-</sup>го сентября), Сперанскій написаль ему: «Вивсто дара представляю вашему сіятельству Спбирское учрежденіе, на сихь дняхь отнечатанное. Увврень, что вамь пріятно будеть взглянуть, въ свободныя минуты, на двло, которое вамь большею частію обязано успвшнымь его движеніемь и совершеніемь.»

<sup>(\*)</sup> Сибирскій комитеть, на этомъ основаніи, съ разными перемінами въ его составъ, по съ удержаніемъ постоянно въ числъ его члеповъ Сперанскаго, существоваль весьма долго, безъ пріуроченія къ большому комитету, какъ Аракчеевъ называль комитетъ министровъ. Уже только въ 1838-мъ году велъно было его закрыть и все ноступавшее въ него размъстить по принадлежности. Цейеръ, доложивъ слъдственное дъло и проекть Сибпрскаго учрежденія, быль уволень, по бользин, за границу; остальное докладываль уже одинь Г. С. Батеньковъ, который оставался при комитеть до конца царствованія Александра I, бывъ съ тъмъ вмъсть назначенъ членомъ совъта военныхъ поселеній. Канцелярія комитета им'єла обширный составь; по работали въ пей, при Батеньковъ, собственно только два лица: Семенъ Трофимовичъ Аргамаковъ, котораго почеркъ очень правплся Государю, и извъстный памъ К. Г. Ръппискій. Со вступленіемъ на престоль Императора Инколая 1 мъсто Батенькова заступиль чиновпикъ той же канцелярін Александръ Павловичъ Величко, но болбе по имени; главнымъ дбятелемъ, подъ руководствомъ Сперанскаго, былъ всегда К. Г. Репинскій.

назначение не тотчасъ прекратило непосредственное вліяніе Сперанскаго на Спбирь; ему было вмінено въ обязанность продолжать сношенія свои по управленію ею до тёхъ поръ, пока въ Петербургѣ получится извѣстіе, что Капцевичь и Лавинскій прибыли къ своимъ м'єстамъ (\*). Разумъстся, что и послъ, въ званіп члена Сибирскаго комитета, онъ оставался душою всего д'яла. Самое устаповленіе постояннаго комитета было, такъ сказать, изобретено имъ, какъ необходимое въ личныхъ его видахъ. Его искусству, ловкости, дару слова и убъжденія и превосходству въ діадектикъ легко было сглаживать и смягчать все, что постепенный опыть могь открывать въ новомъ образовании несовершеннаго, или недостаточнаго. Съ другой стороны, Сибирскій комитеть, черезь одобреніе основныхъ проектовь, самъ нѣкоторымъ образомъ принялъ на себя отвѣтственность въ ихъ достониств'є; отъ того и м'єры исправленія или усовершенствованія проходили, при руководств'є Сперанскаго, легко и непримътно, безъ тъхъ толковъ и порицаній, которые пепремінно были бы возбуждены ими въ многолюдныхъ собраніяхъ государственнаго совъта, уже и потому одному, что совътъ не принималь участія въ обсуждении первоначальных проектовъ.

<sup>(\*)</sup> При всемъ томъ, увольнение свое отъ поста Сибирскаго тепералъгубернатора Сперанскій считаль съ назначенія себѣ преемниковъ, и
именно съ 22-го марта. Въ одномъ изъ поздивійнихъ его писемъ къ дочери (16-го марта 1823-го года) мы находимъ слѣдующее мѣсто: «Многія
примѣчательныя эпохи моей жизни совершались въ мартѣ. 19-го марта
1801-го я сдѣланъ статсъ-секретаремъ. Въ мартѣ дана миѣ апиенская
лента. Въ мартѣ я сосланъ. Въ мартѣ опредѣленъ генералъ-губернаторомъ; въ мартѣ оттуда возвратился; въ мартѣ уволенъ отъ Сибири и
слѣдственно мартомъ заключился кругъ десятилѣтнихъ произшествій
моего удаленія. » Добавимъ съ пашей стороны, что, во всѣ остальныя
шестнадцать лѣтъ жизни Сперанскаго, съ нимъ, какъ бы на перекоръ
этой, немножко суевѣрной примѣтѣ, не случилось болѣе въ мартѣ пичего не только примѣчательнаго, по и сколько пибудь необыкновеннаго.

Впрочемъ дѣла̀ Сибпрскія скоро были постигнуты общею участію всѣхъ почти дѣлъ. Запявъ сначала все вниманіе Государя и публики, они, мало по малу, отошли на задній планъ. Не далѣе какъ въ поябрѣ 1824-го, Лавпискій писалъ Сперанскому: «Изъясненіе ваше, что дѣла̀ Сибпрскія пачинаютъ подвергаться общему удѣлу, ведетъ меня къ тому заключенію, что сего, конечно, должно было ожидать заранѣе; ибо неестественно, чтобы одинъ предметъ могъ удержать за собою падолго постоянное вниманіе, которое тѣмъ легче остываетъ, чѣмъ сильпѣе бываетъ въ началѣ.»

### б) Часть законодательная.

11-го іюля 1821-го, слёдственно еще за пёсколько дней до пожалованія Сперанскаго членомъ государственнаго совіта, ему веліно было, по случаю отъйзда князя Лопухина въ свои имінія, временно управлять старою его знакомкою—коммиссіею законовъ. Такое назначеніе, по тому же самому новоду, возобновлялось еще трижды: въ іюлі 1822-го, въ іюлі 1823-го и въ августі 1824-го годовъ. Какъ хозяннъ еременный, онъ не могъ и не хотіль предпринимать ничего существеннаго; но, продолжая оставаться постороннимъ коммиссіи по званію, Сперанскій скоро быль поставленъ въ постоянное съ нею спошеніе по особо порученной ему работі. Послідняя возникла отъ возобновившейся, съ его прійздомъ, мысли объ уложеніяхъ.

Съ 1812-го по 1821-й годъ, коммиссія законовъ, продолжая состоять, въ главномъ зав'єдываніи Лопухина, подъ начальствомъ особаго сов'єта, котораго главою былъ баронъ Розенкампъъ, окончила подготовленную еще при Сперанскомъ третью часть гражданскаго уложенія; составила первую часть устава гражданскаго судопроизводства; напечатала, съ н'єкоторыми перем'єнами, прежніе проекты

торговато уложенія п уложенія уголовнаго, п, кром'в того, составила и напечатала сводъ указовъ къ двумъ первымъ частямъ гражданскаго уложенія и къ незначительной части уложенія уголовнаго. Какъ только Сперанскій былъ назначенъ членомъ государственнаго совъта, Государь поручилъ ему обозрѣть эти работы и допести, что можно изъ нихъ савлать и какой дать имъ дальнвиший ходъ. Отзывъ его быль самый пеблагопріятный, п каждый, кому памятны труды коммиссін за пазванную эпоху, не найдеть въ немъ ин преувеличенія, ни личности (\*). Сперанскій допесь Государю, что проекты коммиссіи исполнены пропусковъ и несовершенствъ; что слогъ ихъ не только не имъетъ свойственныхъ закону ясности и точности, но, какъ бы съ намъреніемъ, до того затемненъ и неопредълителенъ, что сенать и судебныя мъста принуждены будуть часто обращаться къ той же коммиссін за истолкованіемъ смысла ея ностаповленій; наконецъ, что такъ названный «сводъ» есть безобразная сивсь, гдв, для твхъ двухъ или трехъ существенныхъ словъ, которыя составляютъ силу закона, вынисаны цёликомъ кипы частныхъ обстоятельствъ, пе имѣющихъ никакого къ нему отношенія (\*\*). Для приведенія всъхъ этихъ работъ въ надлежащій порядокъ, онъ считаль нужнымъ дополнить педостатки внесеніемъ пропущенныхъ

<sup>(\*)</sup> Многимъ старожиламъ върно намятно, какъ однажды изъ надниси на доскъ надъ воротами коммиссіи выпала буква С и весь Петербургъ пъсколько времени читалъ: коммиссія оставленія законовъ.

<sup>(\*\*)</sup> Этотъ мнимый «сводъ», котораго разныя части были уже и напечатаны, не имълъ пичего схожаго съ нынъшнимъ. Опъ содержаль въ себъ, послъ пъсколькихъ статей, кратко излагавшихъ сущность закона на заданныя темы, безконечный рядъ переписанныхъ отъ слова до слова подлинныхъ указовъ, высочайшихъ и сенатскихъ, изъ которыхъ будто бы извлечена была эта сущность, но которые, часто, не представляли ни одной соотвътствующей ей мысли.

статей, а въ и вкоторых в частях в и целых в главъ, и исправить слогъ, т. е. большую часть статей вновь переделать.

«Чтобъ произвести сіе исправленіе въ самой коммиссіи писаль Сперанскій—къ сему надлежало бы: 1) на каждую часть работы едблать пужныя примѣчанія; 2) сравнить сіп прим'вчанія съ текстомъ и р'вшить правильность ихъ или неправильность; 3) по сему ръшению произвести самое исправленіе. Прим'вчанія сдівлать можно; по кто въ коммиссін будетъ судить ихъ? Коммиссія есть Розенкамифъ и ничего болье. Слъдовательно это будеть одно только личное состязапіе между прим'вчателемъ и составителемъ; личности же во всякомъ дёлё, а особливо въ дёлё законовъ, не могутъ быть совмъстны. Потомъ, предположивъ, что примъчатель въ семъ споръ одержаль бы верхъ, кто по его примъчаніямъ будеть производить самое псправленіе? Коммиссія? Но сія коммиссія есть опять тоть же самый Розенкампоъ, и нътъ большой въроятности, чтобъ опъ нынь могь савлать удачные, нежели прежде (\*).»

Вслѣдствіе этихъ соображеній Сперанскій предлагаль другое средство исправить проектъ, именно—провести его черезъ государственный совѣтъ, съ тѣмъ, чтобы коммиссія представила туда свои работы, чтобы онъ, какъ членъ совѣта, внесъ письменныя свои на нихъ примѣчанія и чтобы совѣтъ все это разсмотрѣлъ и обсудилъ. «Когда—говорилъ онъ—такимъ образомъ обличены будутъ пропуски и педостатки, и обличены будутъ не частнымъ миѣніемъ одного

<sup>(\*)</sup> Розенкамифъ оставался при этомъ дѣлѣ уже очень не долго, бывъ уволенъ изъ коммиссін законовъ, по его о томъ просъбѣ, въ апрѣлѣ 1822-го года, но вслъдствіе неудовольствій не съ Сперанскимъ, а съ Лопухинымъ. Разумѣется, впрочемъ, что, послѣ всего произшедшаго за десять лѣтъ передъ тѣмъ, отношенія его и къ Сперанскому, не смотря на всю незлонамятность послѣдняго, сдѣлались сами по себѣ невыносимы и, такъ сказать, невозможны.

лица, но цёлымы сословіемы, тогда уже можно будеты при няться за окончательное разсмотрівніе. Между тёмы прінсканы кы сему будуты два или три способныхы редактора, а настоящіе члены коммиссін получаты разміншеніе, соотвітственное тому понятію, какое составится о ихы трудахы. Такимы образомы вся работа разділится на двіз части, наы конхы вы первой, такы сказать предварительной, разсмотрівны и оцінены будуты настоящіе проекты, во второй получать опи окончательное ихы исправленіе.»

По одобренін Государемъ этого плана, 3-го ноября 1821-го состоялись два указа: одинъ государственному сов'ту—о томъ, чтобы для разсмотр'внія трудовъ коммиссін законовъ назначить особый день въ пед'влю (четвергъ) и чтобы вс'в но этому д'влу изъясненія представлялъ Сперанскій; другой—на имя князя Лонухина, которому объявлялось, что журналы сов'та по проектамъ коммиссін будетъ подносить Государю также: Сперанскій:

Разсмотр'вніе трудовъ коммиссіи въ государственномъ совътъ началось снова съ проекта гражданскаго уложенія, п притомъ опять съ двужт первыхт его частей, хотя он в уже дважды обсуживались советомъ (въ 1810-мъ и 1815-мъ годахъ). Къ такому повому пересмотру было приступлено въ томъ же ноябрѣ и Сперанскій повель дѣло съ обыкновенною своею д'ятельностію, тімь еще успішніве, что въ настоящемъ случай предлежало не составлять проектъ вновь, а только разсматривать готовый, въ томъ видъ, въ какомъ онъ былъ исправленъ по прежнимъ замъчаніямъ совъта. Къ каждой главъ прилагались подробныя изъясненія, ппогда очень обширныя, и всё эти изъясненія, какъ и всё журналы совъта, содержавшіе въ себъ его разсужденія и заключенія, Сперанскій писаль собственноручно, безь всякаго участія и помощи ни отъ канцеляріп совъта, ни отъ коммиссій законовъ, что доказывается сохранившимися

черновыми бумагами. Потомъ подписанные журналы онъ лично подносилъ Государю и принималъ его приказанія. Разсмотрѣніе въ совѣтѣ шло безостановочно. Членамъ были розданы печатные экземпляры проекта и въ каждое засѣданіе прочитывалось по одной или по нѣскольку главъ, а въ слѣдующій разъ выслушивались письменныя и словесныя замѣчанія на прочитанное въ прошлый четвергъ. Одна только глава о бракт дала поводъ, сначала, къ спору и почти ссорѣ съ княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ, съ которымъ Сперанскій такъ сладко и такъ, казалось, задушевно бесѣдовалъ изъ Пензы и изъ Спбири, а потомъ—къ примѣчательной перепискѣ между Сперанскимъ и Императоромъ Александромъ, обнаружившей истинное понятіе перваго о Голицынѣ.

Упомянутая глава была прочитана въ засъданіи 12-го января 1822-го года, вмѣстѣ съ мнѣніемъ, даннымъ по ней синодомъ еще въ 1810-мъ году, съ журналами, въ то время состоявшимися въ совътъ, и съ новыми «пзъясненіями», теперь представленными на нее Сперанскимъ. Въ послъднихъ было сказано, что «въ первобытной христіанской церкви бракъ былъ совершаемъ гражданскимъ договоромъ и отъ совъсти христіанина зависьло договоръ сей освящать церковнымъ священнодъйствіемъ.» На другое утро князь Голицынъ прислалъ просить у Сперанскаго помянутыя его «изъясненія». Хотя это требованіе, котораго ц'яль можно было угадать по разнымъ предшествовавшимъ разговорамъ, выходило изъ обыкновенныхъ формъ совъта: однако Сперанскій счель неум'єстным отказать въ немъ, особенно когда Голицыпъ возобновлялъ свое настояние три дня сряду. 18-го числа, т. е. наканунъ засъданія, пазначеннаго для разсужденій въ совъть о прочитанной главь, Голицыпъ впесъ бумагу, надписанную: Примљчанія на изъясненія, въ которой, возражая на вышеприведенныя слова, новторяль митьніе, высказанное имъ въ 1810-мъ году: чтобы главу о бракт совствить исключить изъ уложенія, оставя въ немъ лишь то, что касается гражданской стороны брачнаго союза, а именно его послъдствій для дътей. Эту бумагу, какъ направленную противъ «изъясненій», слъдственно противъ работы самого Сперанскаго, послъдній приняль за личное себъ оскорбленіе и за намъреніе снова заподозрить образъ его мыслей. Выйдя, подъ такими впечатлъніями, изъ своего обыкновеннаго хладиокровія, уже укръпленнаго опытами, онъ написаль Государю слъдующее письмо:

«Обстоятельство, па первый взглядъ незначительное, но по послѣдствіямъ важное, заставляетъ меня неблаговременпо обременить Васъ, Всемилостивѣйшій Государь, слѣдующимъ изъясненіемъ:

«Сейчасъ кпязь А. Н. Голицынъ прислалъ миѣніе его о бракю, которое завтра должно быть читано въ совѣтѣ.

«Мивніе сіе не есть просто мивніе на главу о бракв, но есть, вмвств, личный донось на тв изъясненія, коп въ предъидущемъ собраніи соввту мною были представлены.

«Въ мивніи семъ его сіятельству угодно присоединить меня ивкоторымъ образомъ къ числу твхъ профессоровъ, кои проповвдуютъ начала противныя ученію церкви (\*), съ твмъ еще различіемъ, что они проповвдуютъ въ университетахъ, а я въ совътв.

«Отсюда вопросъ: должно ли мит оставить сіе пареканіе безъ отвъта? Молчаніе для меня никогда не трудно, но молчаніе могутъ принять созпанісмъ. Отвътъ же превратитъ главу о бракт въ личный судъ предъ совътомъ между нимъ и мною. Я долженъ буду показать, что слова мои

<sup>(\*)</sup> Это быль памекъ на современное религіозное гопеніе киязя Голицына противъ и вкоторыхъ профессоровъ с.-истербургскаго университета, возбужденное наиболее павътами Магницкаго.

въ мивнін его пскажены и смысль имъ дапъ совершенно ложный. Кто изъ насъ потерпить въ семъ судв, неизвъстно; по то достовврно, что и самый выигрышъ буду я считать для себя потерею.

«Должио ли, чтобъ я былъ выставленъ какъ противникъ церкви, а онъ какъ поборникъ? Должно ли чтобъ паша публика, всегда готовая ко всёмъ нелёпымъ разглашеніямъ, нашла новую пищу въ соблазнительномъ спорё и, вмёсто университетскихъ профессоровъ, пересуживала двухъ членовъ Вашего совёта?

«Я знаю свое мѣсто въ сей публикѣ. Святоши запишутъ меня въ безбожники, а противники ихъ причислятъ къ своему стаду; а я, гнушаясь тѣми и другими, принадлежу и желаю принаддежать единственно, исключительно, Вамъ.

«Въ Васъ, Всемилостивѣйшій Государь, въ Вашемъ образѣ мыслей, равно отъ той и другой крайности удаленныхъ, могу я искать и надѣюсь всегда найти твердую защиту противъ хитросплетенныхъ тонкостей враговъ моихъ, враговъ, ни десятилѣтнимъ молчаніемъ, ни кротостію всего моего поведенія, ни уступчивостію моею, смѣю сказать, примѣрною, неумолимыхъ.»

19-го числа, передъ совътомъ, пришла записка отъ графа Аракчеева, чтобы безъ него не открывать засъданія. Прів-хавъ вслъдъ за тъмъ, онъ привезъ Сперанскому собственноручный отвътъ Государя, слъдующаго содержанія:

«Съ должнымъ вниманіемъ прочелъ я какъ письмо ваше, такъ и миѣніе министра духовныхъ дѣлъ, при опомъ приложенное.

«Тщетно пскаль я въ опомъ личнаго доноса на изъясненія, вами представленныя, или похожее на присоединеніе вась къ проповъдующимъ начала, противныя ученію церкви.

«Но единственно нашелъ я въ семъ мнѣніп простое изложеніе тѣхъ же понятій на главу о бракѣ, кои я слышаль еще въ 1810-мъ году, во время личныхъ моихъ засѣданій въ совѣтѣ. Посему и не понимаю я, какимъ бы образомъ могъ министръ духовныхъ дѣлъ иное миѣніе представить на главу сію, не бывъ въ явномъ противорѣчіи самому съ собою.

«Вамъ, какъ и всякому члену совъта, не возбраняется защищать свой образъ мыслей, особливо пояснить то, что въ иномъ смыслъ или превратно было понято. Но желательно, чтобы сін изъясненія были предъявлены безъ укоризнъ и той ъдкости, которую, признаюсь, съ сожальніемъ нашель я въ письмъ вашемъ

«Пребываю навсегда вамъ доброжелательнымъ.»

Прочитавъ это письмо, Сперанскій отозвался Аракчееву, что принимаетъ съ благодарностію замѣчаніе Государя, въ видъ наставленія; но въ то же время показаль слоба своихъ изъясненій, неправильно приведенныя Голицынымъ. Аракчеевъ, сличивъ ихъ, согласился въ неточности ссылки и объщаль донести обо всемь этомъ Государю. Потомъ начались разсужденія сов'єта и, при разнообразіи ми'єпій, графъ Кочубей предложиль, въ соглашеніе ихъ, прибавить, въ начал' главы, что бракъ есть тапиство и потому дъла брачныя принадлежать въдънію синода, по, по связи ихъ съ дълами гражданскими, въ уложени гражданскомъ помъщаются статьи сообразно съ установленіями церкви. Это мивніе поддержаль Аракчеевь и всв съ пимъ согласились, кром' Голицына, и всколько разъ повторявшаго, что хорошее въ кодексъ Наполеоновомъ не можетъ быть пригодно для Русскаго. Черезъ и всколько дней после этого, въ «дневникъ » Сперанскаго мы читаемъ: «20-е, пятиида. Вечеромъ въ 6 часовъ работа у Его Величества. Началась изъясненіемъ о письмѣ. Я далъ разумѣть, что въ связи моихъ понятій о

личныхъ отношеніяхъ князя Голицына ко мнѣ, письмо мое имѣетъ свое основаніе и что, со временемъ, сіе откроется. Ка́къ не было на сіе вызова, то на семъ дѣло и остановилось.»

Впрочемъ описанный нами эпизодъ не им'елъ никакого вліянія на самое разсмотрѣніе гражданскаго уложенія. Проектъ былъ пройденъ съ небольшимъ въ годъ, занявъ 38 засъданій (послъднее изъ нихъ было 21-го декабря 1822-го года). Но надъ этимъ дёломъ какъ бы тяготёлъ особешный фатализмъ. Три пересмотра, въ течение десяти льт, не могли привести ни къ чему окончательному. Государственный совътъ перемънилъ, или назначилъ перемънить 721 параграфъ, въ томъ числъ цълыя главы, и съ такими исправленіями полагалъ проектъ утвердить; но тогда поднялъ противъ него оружіе самъ Сперанскій, который, впутренно сознавая слабость всей работы, продолжаль, не смотря на то, что большая ея часть была передълана имъ, выдавать ее за работу коммиссіи. Онъ представиль Государю, что гражданскаго уложенія нельзя ввести въ действіе безъ устава о судопроизводств'є, а этому уставу едва только положено начало, и что, кромѣ того, въ самомъ проектъ уложенія, за всъми пересмотрами и поправками, все еще осталось много недостатковъ п неточностей, которыхъ можно избъгнуть только новою передълкою его въ цъломъ составъ. Къ такой передълкъ, однако жъ, ни тогда, ни послъ, не было приступлено. При впдимомъ охлажденіи Александра къ этому делу, гражданское уложение снова умерло, и уже навсегда. 17-го декабря, т. е. за пъсколько дней передъ окончаніемъ разсмотрѣнія проекта въ государственномъ совътъ, Сперанскій писалъ Московскому военному генераль-губернатору, князю Динтрію Владиміровичу Голицыну: «Составъ коммиссіп (законовъ) весьма слабъ и людьми и матеріалами, а усилить его не въ моей воль, да и пе вижу я большой возможности; къ сему пуженъ другой

образъ мыслей и, можеть быть, другія понятія о важно-

Въ мартѣ 1823-го года, по настояніямъ министра финансовъ о томъ, что, для возстановленія частнаго кредита, необходимо скорѣе составить уставы о коммерціи и коммерческомъ судопроизводствѣ и исправить уставъ банкротскій, государственному совѣту велѣно было возобновить разсмотрѣніе проекта другаго уложенія, торговаго. Но этотъ проектъ, при самомъ первомъ обозрѣніи, былъ найденъ до такой степени несовершеннымъ, что совѣтъ тогда же возвратилъ его въ коммиссію, для исправленія и дополненія (\*).

На этомъ дѣло уложеній и остановилось. Только осенью 1824-го года, вдругъ, какъ бы послѣдняя вспышка потухающаго огня, состоялось (11-го августа) высочайшее повелѣніе, чтобы совѣтъ немедленно приступиль къ разсмотрѣнію, на прежиемъ основаніи, изготовленныхъ коммиссіею проектовъ и старался сколь возможно скорѣе привести ихъ къ окончанію (\*\*). Но и это повелѣніе не имѣло

<sup>(\*)</sup> П. И. Тургеневъ въ приведенномъ нами (въ предисловіи) сочинепіп своемъ упоминаетъ пѣсколькими словами объ этомъ проектѣ и объ
его разсмотрѣніи въ государственномъ совѣтѣ, при которомъ онъ исправлялъ, въ то время, должность статсь-секретаря. Г. Тургеневъ пишетъ:
«Всѣ разсужденія въ совѣтѣ, говорилъ миѣ Сперанскій, одна формальность. Эти госнода ничего тутъ не понимаютъ. Вы да я обработаемъ
дѣло какъ найдемъ лучшимъ. Я нисколько не раздѣлялъ пренебрежепія Сперанскаго къ совѣту, въ которомъ было нѣсколько членовъ, ни
мало не уступавшихъ ему въ свѣдѣніяхъ, въ особенности же не раздѣлялъ его дерзкой самоувѣренности. Я, напротивъ, желалъ преній, считая
ихъ во многихъ отношеніяхъ весьма полезными.» Сочиненіе г. Тургенева
содержитъ въ себѣ и нѣсколько другихъ любопытныхъ замѣтокъ о Сперанскомъ, которому, не осноривая его блестящихъ достоинствъ, онъ отказываетъ, однако, въ гражданскомъ мужествѣ, — упрекъ, часто дѣланпый ему и другими.

<sup>(\*\*) «</sup>Сіе высочайшее повельніе —писаль тогда Лопухинь, въ собствен-

почти никакихъ последствій. Правда, что 18-го того же августа быль внесень въ советь проекть уголовнаго уложенія, изъ котораго въ пять мёсяцовъ, т. е. по 26 января 1825-го года, разсмотрёны первыя пять главъ; но какъ эти именно главы содержали въ себё всё коренные и главные вопросы, а онё, бывъ представлены Государю, остались въ его кабинетё безъ дальнёйшаго рёшенія, то советь не могъ продолжать своихъ занятій по этому проекту. Вскорё за тёмъ Императоръ Александръ скончался и трудамъ по части законодательной дано было, какъ мы увидимъ, новое, совсёмъ иное направленіе.

## в) Особыя порученія.

Изчислить теперь всё особыя порученія, которыя возлагаемы были на Сперанскаго по возвращеніп его изъ Спбири и вступленіп снова въ кругъ высшей государственной дёятельности, было бы столько же трудно, какъ п въ періодъ 1808—1812-го годовъ. Нёкоторыя изъ пихъ извёстны, но о другихъ не сохранилось пичего, кромё нёсколькихъ словъ въ «дневникё», ведущихъ лишь къ однёмъ пеяснымъ догадкамъ. Въ формулярё только показано, за это время, назначеніе его въ четыре особые комитета: Спбирскій (28 іюня 1821-го), Азіятскій (16 іюля 1821-го), о проектё учрежденія для военныхъ поселеній (24 января 1823-го) и о такомъ же учрежденіп для войска

норучной запискъ Сперацскому—я получиль съ таковымь объясненіемъ, что произшедшую остановку относять на мой счето, хотя вамь извъстно, что я въ оной никакого участія не имъль и имъть не могь.» Въроятно къ этому времени относится слово Императора Александра, приведенное въ книгъ Н. И. Тургенева, что Сперанскій «излѣпился.» Иъчто подобное Государь говориль, въ концѣ своего царствованія, и Карамзину.

Донскаго (21 мая 1823-го); но изъ «диевника» видно участіе его, сверхъ того, и въ разныхъ другихъ комитетахъ, напримъръ: о торговлѣ въ Грузіи; библейскомъ; финансовомъ; о налогахъ на соль; о призовыхъ деньгахъ; тарифномъ и вообще коммерческомъ (\*), и въ комитеть о раскольникахъ, въ которомъ предсъдательствовалъ митрополитъ. Онъ занимался также составленіемъ учрежденія для управленія Кавказскою областью, которое потомъ, бывъ сообщено на предварительное соображеніе Алексъя Петровича Ермолова, поступило, съ его замѣчаніями, на разсмотрѣніе Сибирскаго комитета (\*\*); въ 1821 году Императоръ Александръ передалъ ему еще составленный къмъ-то изъ тогдашнихъ правительственныхъ дѣятелей проектъ учрежденія памъстничесте, или округовъ, въ ко-

<sup>(\*)</sup> Касательно коммерческаго комитета въ «дневникъ» записанъ отзывъ Сперанскаго князю Друцкому-Любецкому, въ то время министру финансовъ царства Польскаго, замъчательный для характеристики перваго. Вотъ слова «дневника»: «Pазговоръ (съ Любецкимъ) sur les droits des consommations pour lesquels il plaide dans son mémoire. Я отозвался qu'étant préoccupé, par mes études, des lois, je ne pouvais que superficiellement prendre connaissance des affaires commerciales; que mon esprit, naturellement paresseux, se refuse à des discussions qui n'ont aucun but déterminé; que le travail sur le code civil, au contraire, a quelque chose de positif et d'un interêt déterminé.»

<sup>(\*\*)</sup> Это, поражающее своею странпостію, разсмотрѣніе Касказскаго учрежденія въ Сибирскомъ комитетѣ, объяснено Сперанскимъ въ одномъ изъ его писемъ къ генераль-губернатору Капцевичу. «Въ то самое время—писаль опъ—какъ занимались здѣсь разсмотрѣніемъ устава Омской области, А. П. Ермоловъ, прибывъ сюда, представиль проектъ образованія Кавказской области. Главныя черты найдены столь сходными, что положено оба проекта разсмотрѣть и дополнить въ Сибирскомъ комитетѣ.» Сохранившееся письмо Сперанскаго къ Аракчееву отъ 12-го ноября 1822-го года показываетъ, впрочемъ, что не Ермоловъ представиль проектъ, а ему самому (какъ сказано у насъ въ текстѣ) сообщены были два, и онъ изъ нихъ выбралъ тотъ, который былъ полиѣе и ближе къ Сибирскому, отмѣтивъ на немъ разныя прибавленія и перемѣны.

торые предполагалось соедишть по нъскольку губерній. Сперанскій оспориль этоть проекть со всею силою практическаго взгляда, пріобрѣтеннаго имъ въ трехлътнее управленіе Пензенскою губерніею и въ двухл'єтнее Сибирью. Замѣчанія его были уважены: Государь поручиль ему составить другой планъ, съ устройствомъ, въ историческихъ областяхъ, главныхъ управленій, или генералъ-губернаторствъ; Сперанскій это исполнилъ; но потомъ его плапъ, какъ и вообще все дъло, остались, по неизвъстнымъ намъ причипамъ, безъ дальнъйшаго движенія. Было тогда еще и другое предположеніе: раздёлить духовное управленіе на митрополін, архіепископства и епископства. Аракчеевъ компчески смѣшался, когда митрополитъ Серафимъ принесъ къ нему огромный фоліантъ соборныхъ постановленій и все опровергнуль указапіемь на соборь Халкидонскій. Послѣ Аракчеевъ справлялся объ этомъ дѣлѣ у Сперанскаго п самъ смѣялся своему пораженію, говоря: «книгою меня доъхаль, вся черная, кожаная, съ застежками .....» Въ заключение должно, наконецъ, упомянуть объ одной работь, совершенной Сперанскимь, въ эту же эпоху, если и не по прямому порученію, то по крайпей мірь въ угоду Государю. Выше сказано, что, тотчасъ по возвращении въ Петербургъ, Сибирскій генераль-губернаторь, бывь въ Грузинь, обозрывалъ военныя поселенія. Въ август 1823-го года онъ повториль эту повздку вивств съ графомъ Кочубеемъ и тутъ еще ближе ознакомился съ колоссальнымъ установленіемъ, о которомъ, въ то время, такъ много было разнородныхъ толковъ не только у насъ, но и за границею. Еще передъ тъмъ онъ далъ Аракчееву мысль написать общее учрежденіе военныхъ поселеній, запиствовавъ матеріалы къ нему изъ последовавшихъ разновременно отдельныхъ постановленій, съ нужными, по опыту, дополненіями и усовершенствованіями, - работа огромная, потому что цёлью ея бы-

ло полное образованіе, такъ сказать, царства въ царствъ. Для этого дёла были учреждены: приготовительная коммиссія, изъ разныхъ, находившихся при Аракчеевъ лицъ, и высшій комитеть, подъ предсёдательствомъ самого Аракчеева, изъ Сперанскаго и начальника штаба отдъльнаго корпуса военныхъ поселеній, Петра Андреевича Клейнмихеля. Коммиссія составила общую программу и по ней обработала первыя дв части учрежденія. Но когда он вошли въ высшій комптеть, то возникло столько важныхъ вопросовъ, что дело запнулось на самыхъ первыхъ шагахъ н уже не было возобновляемо, тъмъ болъе что п самъ Аракчеевъ, въ сущности, пе очень желалъ его совершенія. кончилось тёмъ, что Сперанскій взялся написать общій взглядъ на устройство военныхъ поселеній, чтобы хотя нъсколько примирить съ ними общественное мнъніе, возстававшее всею своею силою противъ этого созданія желъзной воли Аракчеева. Дъйствительно, въ началъ 1825-го года появилась брошюра, подъ заглавіемъ: О военныхъ поселеніяхъ, написанная съ обыкновеннымъ искусствомъ Сперанскаго. Бывъ напечатана въ маломъ числъ экземпляровъ, тогда же большею частію раздаренныхъ, она теперь сдълалась библіографическою ръдкостью. На это похвальпое слово учрежденію, самому у пасъ пепопулярному, на эту, по выраженію одного современника, «реляцію послѣ сраженія,» должно смотръть единственно какъ на жертву, принесенную Сперанскимъ своему положенію. За четыре передъ тъмъ, на возвратномъ пути изъ Сибири въ Петербургъ, провзжая Новгородскими поселеніями, самъ онъ, въ «дневникъ» своемъ, отмътилъ: «fumus ex fulgore! . . . . . »

г) Отношенія Сперанскаго къ Императору Александру въ періодъ съ 1821-го по 1825-й годъ.

«Милостиво принятый Государемъ—сказано въ Думпь Магицкаго—Сперанскій уклонился от предложеннаю ему министерства и остался членомъ государственнаго совъта и Спбирскаго комитета.» Это предложение министерства и уклонение отъ него есть одинъ изъ вымысловъ автора «Думы». Если въ бумагахъмогло, конечно, не остаться слъдовъ словесныхъ объясненій, то они, непремљино, нашлись бы въ «дневникъ» Сперанскаго, гдъ бесъды его съ Императоромъ Александромъ отмѣчены подробнѣе всего другаго, а тамъ-ньть объ этомъ ни слова. Кромъ того Александръ, въ 1823-мъ году, въ разговоръ съ Кочубеемъ, между прочимъ, сказалъ, что, занявъ бывшаго Спбпрскаго генералъ-губернатора уложеніемъ, придаетъ этому делу такую важность, что «никуда отъ него Сперанскаго отрывать не хочетъ (\*).» Наконецъ самъ Сперанскій въ 1823-мъ году (11-го мая) писалъ своей дочери: «Не бойся; по всёмъ вёроятностямъ пикакія перемёны меня не постигнутъ. Одна могла бы и сколько, и то илсколько, поколебать: это министерство юстиціп; но и то все остается въ прежнемъ положеніп. Слухъ объ увольнепіп князя Лобанова миновался; онъ самъ его разгласиль, а на повърку вышло, что никогда не просплъ увольненія. Магницкій (разсказывавшій о томъ дочери) слишкомъ въ этомъ случат положился на городскіе слухи, не имтвшіе, какъ часто бываеть, никакого основанія (\*\*).»

<sup>(\*)</sup> Письмо, графа Кочубел, къ Сперапскому, отъ 12-го іюля 1823-го года.

<sup>(\*\*)</sup> Въ связи съ этимъ можно привести письмо Сперанскаго къ Аракчееву (отъ 23-го апръля того же года), въ которомъ, увъдомляя о назначени министромъ финансовъ Канкрина, онъ прибавилъ: «По заботы

Сперанскій, повторяемъ, уже никогда болье не возвышался на прежнюю ступень при Император' Александр' и даже не получилъ никакого самостоятельнаго назначенія. Но очень примъчательно, что самъ онъ, при всемъ своемъ тактъ п тонкомъ умъ, не могъ или не хотълъ-по крайней мъръ вт началь-пи иопять истиннаго своего положенія, ни убъдиться въ невозвратности прежняго. Сперва, когда работы по Сибирскимъ учрежденіямъ и по возобновившемуся пересмотру гражданского уложенія давали ему довольно частый доступъ къ Государю, онъ, смотря на предметы сквозь призматическое стекло своихъ желаній, старался увърпть себя, будто бы возрастающимъ его вліяніемъ пробуждается пегодованіе Аракчеева, даже будто бы, видя необходимость уступить поле сопернику болбе счастливому, Аракчеевъ намфревается-все бросить. Но такое добровольное самозаблужденіе, такая фантасмагорія воображенія, сліды которыхъ безпрестанно проявляются въ его «дневникъ», не могли длиться долго. «дневникъ» свидътельствуетъ, что Государь, при свиданіяхъ съ Сперанскимъ, не разъ повторялъ, что считаетъ его своиму человъкому, что никто запятнать его не можеть, и пр.; а между темь, все важитиее изъ его работь онъ утверждаль, всв подносимые имъ указы подписываль не иначе, какъ по предварительному совъщаню съ Аракчеевымъ. Уже съ декабря 1821-го года Сперан-

города этимъ не кончились; одна прошла, другая наступила: кого сдълать министромъ юстиціи? пбо и самь онъ (т. е. тогдашній министръ князь Лобановъ-Ростовскій) и вей его знакомые увіряють, что опъ подаль прошеніе объ отставкі. Легко изволите себі представить, какъ городъ хлопочеть чтобъ выбрать ему преемпика. Кандидатовъ множество. Одинъ проповідуеть князя Куракина, другой Ланскаго (Василія Сергівевича), третій Болотникова. Каждый хочеть быть во пророціль и всі вмісті пичего достовірнаго не знають.

скій самъ началь замічать нікоторые признаки охлажденія. Въ февраль сльдующаго года, все болье и болье разочаровываясь, онъ писалъ Ермолову: «Хилое мое злоровье не дозволяеть мнъ много заниматься, и хотя занятія мон весьма ныив ограниченны, твмъ не менве боюсь, что и для нихъ скоро силъ у меня не станетъ.» Со второй половины 1822-го года, т. е. по окончаніи дёль Спбирскихъ, и къ личнымъ докладамъ онъ былъ призываемъ гораздо ръже. Въ слъдующемъ, 1823-мъ году, Государь принималъ его съ бумагами всего только три раза; въ 1824-мъ и 1825-мъ, кажется, уже-ии одного. Тоже самое отразилось и въ приглашеніяхъ къ императорскому столу: пзъ камеръ-фурьерскаго журнала видно что въ 1821-мъ году Сперанскій безпрестанно объдаль у Государя; въ 1822-мъ несравненно ръже; въ 1823-мъ только одинъ разъ, а въ 1824 и 1825-мъ ни разу. Наконецъ всъ замътили, что и на балахъ Государь не разговаривалъ съ нимъ, хотя онъ всегда былъ на глазахъ. Это охлаждение не могло не отразиться на общественномъ положеніи Сперанскаго. Бывъ встръченъ, по возвращенін своемъ изъ Спбири, чрезвычайною предупредительностію отъ всёхъ лиць, им'ввшихъ власть, онъ, впосл'ёдствін, уже только съ большимъ трудомъ успѣвалъ выпрашивать, для нокровительствуемыхъ пмъ, даже самыя маловажныя мъста, и то не всегда прямо у министровъ, а больше черезъ директоровъ департаментовъ....

Мы говорили выше, въ чемъ заключались скудныя награды, получениыя бывшимъ Сибирскимъ генералъгубернаторомъ въ эти года. Самые труды его по составленію Сибирскихъ учрежденій не были озпаменованы свыше особыми знаками благоволенія. Все ограничилось тѣмъ, что пожалованы были, по его представленію, награды пѣкоторымъ Сибирскимъ чиновникамъ, а также Цейеру, Батенькову и др.; ему же самому, при пазначеніи

новыхъ Сибпрскихъ генералъ-губернаторовъ, сохранили то содержаніе, какое онъ получалъ въ Сибирп, т. е. по 20.000 руб. ассиги. въ годъ (\*). «Ultima linea desideriis»—заинсалъ тогда Сперанскій въ своемъ «дневникъ», едва ли, впрочемъ, думая чтобъ этимъ въ самомъ дълъ все и кончилось.

Здёсь мёсто коснуться отношеній Сперапскаго и къ Аракчееву, въ дополнение того, что сказано объ этомъ въ разныхъ другихъ частяхъ нашей книги. Распространенное до нъкоторой степени мивніе, будто бы эти два лица были смертельными между собою врагами, совершенно неосновательно. Когда Сибирскій генераль-губернаторь возвратился снова ко Двору, министру-докладчику уже не было опасно ничье сопериичество, а первый, при неопредълительности своего положенія, старался болье запскивать, нежели противуборствовать. Конечно, правъ ихъ, правительственныя начала и личныя свойства стояли на двухъ противуположныхъ полюсахъ, но близкіе къ Аракчееву, П. О. Самбурскій и Г. С. Батеньковъ, единогласно засвидътельствовали намъ, что, не смотря на этп ръзкія различія, онъ уважалъ Сперанскаго, върплъ въ него, даже его любилъ, на сколько подобныя натуры вообще способны любить. Подтвержденіе того же самаго мы слышали отъ челов'єка еще болъе приближеннаго къ могущественному временщику, графа Петра Андреевича Клейнмихеля. Аракчеевъ даже называль Сперанскаго «умивійшимь человъкомъ» и своимъ другомъ, хотя, вирочемъ, въ похвалахъ его, кому бы то ни было, всегда проявлялся оттънокъ самолюбивой проціп, какъ то видно и изъ приведенныхъ нами его писемъ. Правда, что и Сперанскій съ своей стороны; передъ довъреннымъ кружкомъ, отзывался объ Аракчеевъ не такъ какъ въ глаза, называя его «великимъ

<sup>(\*)</sup> Сверхъ 2.000 руб. пенсін, еще въ 1801-мъ году пожалованной ему по смерть.

притворщикомъ» и, при всей неуклюжей наружности, ловкимъ царедворцемъ; но такое митие опъ тщательно таплъ во вибшнихъ своихъ отношеніяхъ. Передъ намп до пятнадцати писемъ изъ этого періода (съ 1821-го по 1825-й годъ), которыми онъ не переставаль, при временныхъ отлучкахъ Аракчеева изъ С.-Петербурга въ Грузино, напоминать ему о себъ, всегда въ формахъ величайшей преданности и глубокаго уваженія. Такъ пельзя, напримъръ, не остановиться на выраженіяхъ въ родъ слъдующихъ: «Со днемъ рожденія, т. е. съ приближеніемъ къ старости, искренно ваше сіятельство поздравляю. Кто прошелъ поле юности своими собственными силами и, борясь со всёми препятствінми, усёяль его добромь и истиными заслугами, того можно поздравить съ приближеніемъ къ старости, какъ со временемъ жатвы и собиранія плодовъ. Дай Богъ, чтобъ жатва сія была для васъ обильнейшая и время сіе было счастлив'війшее (письмо 1821-го года, безъ числа).»—«Ваше сіятельство не усомнитесь, конечно, что 23-е число сего мъсяца (сентября-день рожденія графа) есть большой для меня праздникъ. Я желаль бы означить сей день всёмь, что только можеть показать искреиность моего сердечнаго поздравленія (22-го сентября 1822-го года).»-«Ваше сіятельство, вспомнивъ о мит въ день архистратига Михаила (хотя и не въ день моего ангела (\*), изволили дать мив новый знакъ продолженія вашей цвицмой благосклонности: ибо въ Грузинъ, выходя изъ храма съ духомъ правымъ и съ сердцемъ чистымъ, вспоминаютъ только о тёхъ, конхъ любятъ (19-го ноября того же года). »— «Примите совершенную мою благодарность за Багрѣева (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Сперанскій праздноваль свои имянины 11-го января, въ день св. Михаила Клопскаго.

<sup>(\*\*)</sup> Зять Сперапскаго, о которомъ будетъ сказано ниже. Ему выпрошена была тогда Аракчеевымъ какая-то милость.

Я передаль ему, какъ лучшее наслъдство, чувство благодарности, чувство нышъ ръдкое, хотя и весьма естественное. Будетъ ли онъ Александровскимъ кавалеромъ, не зпаю, но къ старшему въ семъ орденъ (\*) онъ всегда будетъ искрепно приверженъ, въ семъ я совершенно увъренъ (16-го іюня 1824-го года).»—«Съ тъхъ поръ (т. е. со времени назначенія его Пензенскимъ губернаторомъ) сколько перемънъ! Одно только осталось пепремъннымъ: ваше ко миъ добро и мое къ вамъ чистое сердце (тоже самое письмо).»

### д) Частная и семейная жизнь.

Остановясь, въ первые дни послѣ пріѣзда въ Петербургъ, у друга своего Жерве (въ Малой Морской), Сперанскій перебхаль потомъ въ домъ Неплюева на Фонтанкъ, гдъ теперь училище правов'єд'єнія, а въ сентябр'є 1823-го года въ домъ Армянской церкви, въ которомъ уже и оставался постоянно до кончины Императора Александра и долго послѣ (до 1832-го года). Въ образѣ его жизни замѣтна была та перемъна, что, имъя болъе свободнаго времени и чувствуя, в роятно, бол ве прежияго, необходимость жить не посреди однихъ дёлъ, а также для взрослой своей дочери, онъ очень много вывъжаль въ свъть и безпрестанно объдаль и проводиль вечера вив дома. Чаще всего опъ бываль у Кочубеевъ, Столышиныхъ, Нессельродовъ, князя Дмитрія Николаевича Салтыкова; часто также у графа Гурьева, котораго домъ былъ въ то время самымъ открытымъ въ Петербургъ, князя А. Н. Голицына (болъе утромъ п по дѣламъ), у оберъ-гофмейстера Родіона Александровича

<sup>(\*)</sup> Изв'єстно что Аракчеевь отказался оть пожалованнаго ему Андреевскаго ордена и всегда носиль только Александровскій.

Кошелева и у старыхъ своихъ пріятелей Кремеровъ. Сверхъ того онъ быль неръдкимъ гостемъ и во всъхъ вообще домахъ тогдашняго высшаго общества, а также у членовъ дипломатического корпуса. Но если прежній отшельникъ превратился такимъ образомъ въ свътскаго, искательнаго человъка, то это было следствіемь, конечно, не перемены во вкусахъ, а скорбе разсчета, и продолжалось только до тъхъ поръ, пока, еще лаская себя возвращениемъ къ нему старой милости, онъ не пренебрегалъ пикакими къ тому средствами. Позже, когда политическія надежды пспарились, въ особенности когда дочь вышла за мужъ, Сперанскій, все болье и болье тяготясь такимь, повымь для него, родомъ жизни, сталъ думать о томъ, какъ бы незамътно перем'єнить его опять на старый. «Прошель слухъ-писаль онь дочери по выбэдь ся изъ Петербурга-что меня не увидять болье въ обществь; что, не имъя въ немъ болъе нужды, я брошу всъ пріязни и знакомства. Не отгадали-ибо гадали въ дурную сторону. Хотя не безъ тягости, но я являюсь вездь, гдь бываль съ тобою. Отстану, но не вдругъ, а постепенно.» Въ другой разъ онъ писаль ей же: «Здъсь все по прежнему: тъ же балы, тъ же объды, тъ же собранія, съ тою для меня разницею, что въ минувшемъ году я быль у нихъ въ службъ, а теперь, въ ожиданіи чистой отставки, я пользуюсь всёми правами свободнаго, ни къ чему не привязаннаго, равнодушнаго наблюдателя, и положение сіе весьма для меня выгодно, по крайней мъръ сносно до апръля мъсяца (\*).» Наконецъ въ заключеніп «дневника» его за 1823-й годъ мы читаемъ: «Commencé à me soutirer doucement de la société.» Впрочемъ, совершенно отказаться отъ свъта Сперанскій уже болье не могъ, даже если бъ и хотълъ. При увлекательной его бесъдъ и

<sup>(\*)</sup> Въ апрълъ опъ полагалъ ъхать къ своей дочери.

необыкновенно пріятномъ въ общежнтін характерѣ, ему было трудно, не прослывъ причудливымъ и почти не посорясь, перестать посѣщать тѣ дома, гдѣ привыкли его видѣть. Бывъ однажды введенъ въ аристократическій міръ, онъ, до конца своихъ дней, уже невольно оставался его членомъ. Замѣчательно одно: у графа Аракчеева Сперанскій, кромѣ бытности своей въ Грузниѣ, обѣдалъ всего только дважды, и то въ первый разъ не прежде 22-го декабря 1823-го года, т. е. спустя болѣе двухъ съ половиною лѣтъ послѣ новаго водворенія своего въ Петербургѣ (\*).

Февраль 1822-го года ознаменовался въ семейной жизни Сперанскаго важнымъ событіемъ. Ръшенъ быль союзъ его дочери, его возлюбленной, боготворимой Елисаветы, съ Александромъ Алексевичемъ Фроловымъ-Багревымъ, въ то время Черниговскимъ гражданскимъ губернаторомъ. Фроловъ-Багревъ, прівхавшій въ Петербургъ, какъ самъ всёмъ разсказываль, для того, чтобы найти себь жену, быль человъкъ честный и добрый, и если не отличался пичъмъ блестящимъ, то, въ глазахъ многихъ, его значительно возвышали богатое насл'ядство, ожидавшееся посл'я родителей, н, еще болье, родство съграфомъ Кочубеемъ, котораго онъ быль роднымь илемянникомъ. Самый бракъ его устроился въ дом'в Кочубеевъ, посредствомъ живаго содъйствія Натальи Кирилловны Загряжской, тетки и воспитательницы графини (\*\*). Въ свътскихъ отношеніяхъ партія была болъе нежели выгодна: дочь бъднаго семинариста вступала въ самое близкое свойство съ персыми тогдашнимъ домомъ въ Петербургъ. Но и въ отношенияхъ сердечныхъ от-

<sup>(\*)</sup> Это видно изъ «дневника», въ которомъ Сперанскій неупустительно отмічаль у кого онъ каждый день об'йдаль.

<sup>(\*\*) «</sup>Наталья Кирплловна—писаль Сперанскій своей дочери 9-го января 1823-го года—считаеть себя первымь орудіемь твоего счастія, что до п'екоторой степени и справедливо.»

цу казалось-судя по словамъ его «дневника»-что молодые люди нъжно полюбили другъ друга. Въ томъ же «дневникъ» опъ, иъсколько разъ, какъ бы уже оканчивались этимъ союзомъ всѣ заботы его жизни и достигнута была ея цёль, торжественно восклицаль: «Ныпё отпущаеми раба твоего, Владыко, по глаголу твоему съ миромъ,» а подъ 6-мъ февраля, когда было сдёлано формальное предложеніе, отм'ятиль: «Сей нареченный и святый депь, моя суббота. Сердце мое привыкаеть къ радости. Отсюда, съ 6-го февраля, начинается новая эпоха моего бытія.» Въ письмѣ его къ Аракчееву отъ 14-го мая находимъ следующее место: «Погода у насъ стоитъ прекрасная, но я не могу ею пользоваться: весь въ свадебныхъ хлопотахъ и приготовленіяхъ. Утъшаюсь только тъмъ что, устропвая счастіе моей дочери въ Малороссіи, устроиваю, вмѣстѣ съ тѣмъ, и себѣ, на старость льть, приотъ и спокойствие.» Послъ свадьбы, которая была 16-го августа 1822-го года, молодые, проживъ еще около шести недъль въ родительскомъ домъ, отправились въ Черниговъ. Отецъ снова былъ разлученъ съ дочерью. «Письмо ваше изъ Томска—писаль онъ состоявшему въ родствъ съ Фроловымъ-Багръевымъ генералъ-губернатору Капцевичу-дошло ко мив въ то самое время, какъ я занятъ бымъ горестною, хотя и предвид'випою разлукою съ моею дочерью. Не дорожу жертвами для ея счастія, но нужно время, чтобъ снова привыкнуть къ одиночеству.» Летомъ 1823-го года опъ посътилъ дочь въ Черниговъ (\*), а въ фев-

<sup>(\*) «</sup>Отправясь изъ Петербурга 27-го мая—писаль опъ Аракчееву 26-го іюня 1823-го—въ пять сутокъ очутился я въ Черниговъ. Здѣсь нашель дочь мою въ мучительной, хотя и не опасной бользии, и самъ отъ чрезмѣрпыхъ жаровъ и отъ усталости долго не оправился. Теперь, слава Богу, и ей лучше и я здоровъ по прежнему, но отложилъ всякое помышление о путешестви въ Одессу; можетъ быть, но близости, взгляну на Кіевъ и святыя его древности и потомъ къ 1-му августа тѣмъ же путемъ обращусь восвояси.»

ралѣ 1824-го она обрадовала его внукомъ Михаиломъ (\*). 9-го мая того же года Фроловъ-Багрѣевъ былъ назначенъ, по просыбѣ тестя, членомъ совѣта министерства финансовъ и нереѣхалъ въ Петербургъ. Съ тѣхъ поръ, по самую кончину Сперанскаго, дочь и зять жили при немъ и имѣли съ нимъ одно хозяйство. На лѣто они переселялись, тоже всею семьею, въ Парголово, надъ дѣтьми покойнаго владѣльца котораго, графа Шувалова, Сперанскій былъ опекуномъ, вмѣстѣ съ тогдашнимъ сепаторомъ (впослѣдствіи государственнымъ контролеромъ), Алексѣемъ Захаровичемъ Хитрово.

Около этого же времени «старикъ Божій» пристроилъ и извъстную уже намъ Апюту, оставщуюся послѣ покойной Маріанны Злобиной. По окончаніи ея воспитанія попеченіемъ и на иждивеніи Сперанскаго, чрезвычайно ее любившаго, она была выдана въ замужство за Алексѣя Осиповича Имберха, въ то время правителя дѣлъ при Малороссійскомъ генераль-губернаторѣ князѣ Рѣпнинѣ. Послѣ свадьбы, молодая помѣщалась нѣсколько времени въ покояхъ Фроловой-Багрѣевой, а мужъ у Батенькова, который, вмѣстѣ съ Николаемъ Бестужевымъ, былъ у пего и шаферомъ. Г-жа Имберхъ уже очень давно умерла, а оставшійся послѣ пея вдовецъ состонтъ теперь на службѣ въ почтовомъ вѣдомствѣ.

Въ 1824-мъ году постигла Сперанскаго семейная потеря. Онъ лишился матери, умершей, въ глубокой старости, 24-го апръля, въ Черкутинъ. Смерть ея мы уже описали въ І-ой главъ І-ой части. Портретъ старушки, въ простой одеждъ и съ повязаннымъ на головъ платкомъ, висълъ

<sup>(\*)</sup> Къ этому Мишенькъ была взята пянькою Англичанка Сарра Бенсопъ, которой не давалъ покою полуномъщанный Франсисъ Стивенсъ, желавшій на ней жениться. Сперанскій быль убъжденъ что Англичанки лучшія на свътъ няньки,—и Сарра оправдывала это мпъніе.

въ кабинетѣ сына до конца его дней. «Въ горести; насъ постигшей-писаль онь зятю своему Третьякову по полученіи изв'ястія о ея смерти-остается искать ут'яшенія въ Богв и въ молитвахъ матушки. Онв теперь двиствительнъе нежели были на землъ. Отношенія мон къ вамъ и къ сестрицамъ останутся тѣже, какъ были при матушкѣ и ни въ чемъ не перемънятся. Я всегда буду радъ вамъ помогать, въ чемъ могу и какъ могу.» Въ самомъ дёлё, Сперанскій, и послів, пикогда не переставаль переписываться съ Черкутинскими своими родными и благотворить имъ, по мъръ силь, деньгами, подарками и своимъ покровительствомъ. Изъ сохранившихся писемъ его къ нимъ видно, какъ онъ умёль примёнять свое перо ко всёмъ степенямъ образованія и какъ мало почести и вибшиее величіе охлалили его сердце, хотя онъ, кажется для избёжанія упрека въ тщеславіи, и не любиль величаться своими чувствами при другихъ (\*). Въ исходъ 1825-го года, еще до кончины Императора Александра, Сперапскій понесъ вторую семейную потерю. Въ ночь съ 18-го на 19-е октября умеръ, въ Пензъ, единственный его брать Косьма. Последнія слова его, обращенныя къ одному изъ ближайшихъ Пензенскихъ его

<sup>(\*)</sup> Братъ Михаила Федоровича Третьякова, преосвященный Аркадій, нынѣ архіепископъ Петрозаводскій и Олопецкій, съ которымь мы также спосились о Сперапскомъ, сообщилъ намъ, называя его «общимъ благодѣтелемъ семьи,» слѣдующую, не лишенпую интереса замѣтку: «Покойный любилъ родныхъ своихъ, благодѣтельствовалъ имъ постоянно, много, больше пежели родной. Всего же болѣе онъ оберегалъ счастіе тѣхъ изъ насъ, коп нѣсколько выходили изъ ряду сельскихъ жителей. Опъ зналъ стрѣлы зависти и пр. По сей высокой, безпримѣрной любви своей онъ даже предостерегалъ насъ отъ переписки съ нимъ. Не хотѣлъ онъ, чтобы родные его гдѣ либо и какъ либо казались его родными. Паединѣ съ нами предавался опъ свободио всѣмъ изліяніямъ роднаго сердца своего, мы видѣли его плачущимъ, обпимающимъ насъ; по при постороннихъ онъ былъ высокъ, безиѣрно выше окружающихъ его, какъ солице, съ полдневной высоты свѣтомъ и теплотою обливающее всѣхъ!»

друзей, нѣкоему Дмитревскому, были слѣдующія: «Ну, братъ Степанъ, прощай; не долго мнѣ остается жить; напиши братцу, что я очень доволенъ его благодѣяніями.»

Въ заключение описываемаго теперь періода жизни Сперанскаго, намъ остается еще сказать нѣсколько словъ объего автобіографіи, относящейся къ этому же времени.

Званіе, возложенное на Сибирскаго гепераль-губернатора по возвращеній его въ столицу, и порученія, данныя ему Императоромъ Александромъ, сами собою должны были заявить, что къ нему возстановилось дов'тріе правительства. Но многіе въ публикъ могли принимать это довъріе за плодъ только той повой усердной службы, которою указъ 1816-го года предоставляль ему себя «очистить»; а онь, какь весьма попятно, хотъль доказать, что и прошедшее его было столько же чисто и безукоризненно, словомъ смыть съ себя, передъ Россіею и Европою, тотъ позоръ и тѣ подозрѣнія, которые наложила на его гражданскую честь долговременная ссыдка и не вполнъ сияли неопредълительныя выраженія указа. Елинственнымъ къ тому средствомъ ему оставалось выставить свои действія въ истинномъ ихъ свете. родилась мысль объ автобіографіи. Но эта мысль была приведена въ исполнение не прежде 1824-го года, вслъдствіе біографической статьи неизв'єстнаго сочинителя, появившейся въ дополнительныхъ томахъ къ извёстному Нёмецкому изданію: «Conversationslexicon». «На вопросъ вашъ, любезный Францъ Ивановичъ, о моей біографінотв'ячаль Сперанскій Цейеру, жившему тогда, для поправленія своего здоровья, на югѣ Россіи п неоднократно напоминавшему ему о прежнемъ намъренін-примите въ отвътъ слъдующее: вчера только я услышаль, что Нъмцы въ Ѕирplement zum Conversationslexicon написали мое житье-бытье довольно пространно и, какъ увъряютъ меня, выгодно и справединво. Я не видаль сей статьи и, вфроятно, долго

не увижу. Но все, чего я желаю, состоить только въ томъ, чтобъ меня не хвалили и не злословили. Не хвалили иля того, что я не хочу быть предметомъ публичнаго вниманія. не злословили для того, что никому непріятно быть злословиму, и для того еще, чтобъ Михайло Александро-Багрбевъ (\*) могъ встрбчать въ кингахъ имя своего деда не краснея. Известны клеветы, некогда разселнныя о мив во Французскихъ біографіяхъ. Я не хочу опровергать ихъ; но если въ изданіи, прододжающемся подъ именемъ Contemporains, сін господа вздумаютъ повторять прежнее, то, признаюсь, мнъ будетъ сіе не равнодушно. Самое уваженіе къ м'єсту, пын'є мною занимаемому, было бы симъ нарушено. Въ предупрежденіе сего прилагаю при семъ une courte notice, qui pourrait servir comme base élémentaire à un article. By запискъ сей все соображено: пристойность съ истиною. Предаю ее въ совершенную вашу волю: одно условіе-не хвалить и не распространяться, чтобъ не возбудить зависти, или прежнихъ воспоминаній. Все, чего я желаю, есть забвеніе; по понеже люди забывать не соглашаются, то пусть говорять правду, но говорять ее съ пристойностию, съ уважениемъ къ мъсту и обстоятельствамъ. Слогъ совершенно въ вашей волъ. Еще одна осторожность: согласенъ, чтобъ изъ сего составлена была статья въ кпив другихъ именъ, въ какомъ нибудь большомъ біографическомъ сборникъ; по никакъ не согласенъ, чтобъ изъ нея сдёлана была какая либо отдёльная статья для какой либо газеты. Словомъ, повторяю, величайшее мое желаніе есть-быть забытымь.» Приложениая записка, написанная по-французски, подъ заглавіемъ: «Notice sur M-r de Spéransky», была, однако жъ,

<sup>(\*)</sup> Внукъ его Мпшенька, тогда всего еще одномъсячный. Впослъдствии онъ быль убить на Кавказъ, о чемь будеть сказано ниже.

почти однимъ сухимъ перечнемъ, одною рамою. Цейеръ попытался наполнить эту раму; но Сперанскій остался неловоленъ его работою и написалъ новую записку, обширнъе первой, въ которой, впрочемъ, не было ин жалобъ, ни именъ, а содержалось только довольно подробное изложеніе и оправданіе прежнихъ его предположеній и операцій, особенно финансовыхъ. Для напечатанія этой статьи выбрали, по сов'ту А. И. Тургенева, издававшійся въ Лейпциг'т сборникъ подъ заглавіемъ «Zeitgenossen», куда и передали ее черезъ жившаго тамъ въ то время, впослъдствін генеральнаго нашего консула въ Вепеціи, Фрейганга. Переводъ на Нѣмецкій языкъ быль поручень, рекомендованному тоже Тургеневымъ, чиновнику его въдомства Петру Петровичу фонъ Гёпу (пынѣ тайпый совѣтникъ въ отставкѣ), который, въ концѣ, прибавилъ отъ себя нѣсколько словъ о наружности Сперанскаго. Въ такомъ видъ статья появилась въ упомянутомъ сборникъ въ 1824-мъ году (\*), разумбется безъ подписи автора. Французскій подлинникъ, кажется, никогда напечатань не быль.

<sup>(\*) «</sup>Neue Reihe», Band IV, 2, S. 167.

# часть пятая.

СПЕРАНСКІЙ ПРИ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЪ І-мъ.

1825-1839.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Сперапскій въ началь новаго царствованія.

T.

Сперанскій искренно оплакаль кончину того, кто и вкогда быль его земнымъ провидениемъ. Дочь, свидетельница и повъренная всъхъ тайныхъ думъ своего отца, очень трогательно описываетъ внечатабніе, произведенное на него неожиданною въстію изъ Таганрога. Все, что бывшій любимецъ Александра испыталь и перепесь въ жизип тяжкаго, всв постигшія его песчастія, онъ п прежде, какъ мы уже виділи изъ его писемъ, постоянно принисывалъ не личному недоброжелательству или несправедливости Монарха, а единственно ухищреніямъ клеветы и тѣхъ лицъ, которыя руководились въ своихъ действіяхъ или страстями и своекорыстными разсчетами самолюбія, или перазумною угодливостію и преувеличеннымъ усердіемъ при исполненіи данныхъ имъ приказаній. Теперь, посл'є смерти Александра, въ Сперанскомъ ожила намять только о его благод вни яхъ, о томъ, какъ усоций, въ счастливыя лъта молодости и увлеченія, выдвинуль его изъ общаго ряда, оц'єниль, приблизиль

къ себѣ, почтилъ своею дружбою и довѣріемъ и щедро осыпалъ милостями. Все прочее было забыто.

Участвовавь, по званію члена государственнаго сов'єта, въ обоихъ историческихъ его зас'єдапіяхъ: 27-го поября и 13-го декабря 1825-го года, рішившихъ судьбу Русскаго престола, Сперанскій еще до послієдняго изъ этихъ зас'єданій началь свою службу преемнику Александра. По странному стеченію обстоятельствь, онъ и здісь, на первыхъ, такъ сказать, шагахъ, былъ поставлень въ соперничество, впрочемъ только минутное и невольное, съ другимъ замічательнымъ лицомъ, нікогда такъ сильно порицавшимъ образъ его дійствій.

Карамзинъ до 1812-го года не былъ знакомъ съ тогдашнимъ государственнымъ секретаремъ и впервые его увидёлъ, на минуту, какъ мы уже зпаемъ, въ Нижпемъ, у графа Толстаго; настоящее же ихъ сближение началось лишь съ возвращенія Сперанскаго въ Петербургъ изъ Сибири. Въ это время они оба проводили летние месяцы въ Царскомъ Селе, гдъ, часто встръчаясь при Дворъ и въ обществъ, наконецъ стали и посъщать другь друга. Въ періодъ величія и могущества Государева статсъ-секретаря, Карамзинъ не любилъ его, не какъ измънинка отечеству-онъ не върилъ слухамъ о мпимой его измънъ, хотя также не вполнъ върплъ и тому, что говорили самъ Сперанскій и его друзья а какъ опаснаго пововводителя, въ которомъ ревностный приверженецъ монархическаго начала и преданій старины подозрѣваль тайный замысель извратить наше государственное устройство. Узнавъ его короче, онъ убъдился въ томъ, что у Сперанскаго не было закоренвлыхъ идей, не было пичего упорнаго, сектаторскаго, а напротивъ была удивительно гибкая, всепонимающая, многосторонияя натура. Иного впечатлънія умный п наблюдательный Карамзинъ не могъ вынести изъ знакомства, для нихъ

обопхъ почти совершенио поваго. Съ тъхъ поръ, опъпивъ всю пользу, которую можно было бы извлечь изъ дарованій и опытности такого человъка, онъ не только началъ смотръть на него другими глазами, но и старался всячески поддерживать его у Императора Александра, а Сперанскій, съ своей стороны, ноказаль видь, что прощаеть, или, по свойственному ему добродушію, въ самомъ дёлё простиль насмѣшки и укоризны сочинителя записки «О древней и новой Россіи». Когда, посл'є изв'єстных колебаній, слёдовавшихъ за неожиданною кончиною Александра, великій киязь Николай Павловичь решился, паконець, провозгласить себя Императоромъ, первый, на которомъ его выборъ для составленія манифеста о остановился томъ, былъ Карамзинъ, издавна пользовавшійся благосклоннымъ его расположениемъ. Карамяннъ уже было и набросаль мысли свои на бумагу, но совъты князя Голицына п графа Милорадовича измѣпили намъреніе молодаго Императора. Онъ поручилъ написать манифестъ Сперанскому, какъ болве опытному въ редакціи государственныхъ актовъ, хотя самъ до техъ поръ зналъ его псключительно только по репутаціи и по придворнымъ представленіямъ и встръчамъ во дворцъ. Такимъ образомъ Сперанскій сталь въ ибкоторое приближеніе къ новому властителю Россіи еще прежде того дня, когда было обнародовано его воцареніе.

## II.

Однимъ изъ первыхъ предметовъ, обратившихъ на себя всю заботливость Императора Николая, было печальное положеніе нашего правосудія. Непосвященный, ин своимъ воспитаніемъ, ни родомъ предшествовавшей своей служебной дѣятельности, въ таинства нашей юриспруденціи, онъ, при стремленіи своемъ вникать во все самому, старался про-

свътить себя и по этой части; но съ перваго приступа увидъль какой непроницаемый хаось представляли, въ то время, наши законы и какъ трудны и даже совсемъ невозможны были пути къ ихъ изучению безъ долговременной, ежедневной практики. «При самомъ моемъ вступленіц на престоль» говориль онь, слишкомь семь леть спустя, передъ государсовътомъ, въ то примъчательное ственнымъ (19-го января 1833-го года), когда совъту быль предложень Сводъ Законовъ, — «я счелъ долгомъ обратить вниманіе на разные предметы управленія, о которыхъ не имълъ почти никакого свъденія. Главнымъ, занявшимъ меня деломъ, было, естественио, правосудіе. Я еще смолоду слышаль о недостаткахъ у насъ по этой части, о ябедъ, о лихоимствъ, о несуществовани полныхъ на все законовъ, или о смъщени ихъ отъ чрезвычайнаго миожества указовъ, не ръдко между собою противуръчивыхъ. Это побудило меня, съ первыхъ дней моего правленія, разсмотрѣть состояніе, въ которомъ находилась коммиссія, учрежденная для составленія законовъ. Къ сожальнію, представленныя свыдынія удостовърили меня, что ея труды оставались почти совершенно безплодными. Не трудно было открыть и причину этому: недостатокъ результатовъ происходилъ, главивище, отъ того, что всегда обращались къ сочинению новыхъ законовъ, тогда какъ надо было сперва осповать старые на твердыхъ началахъ. Это побудило меня пачать, прежде всего, съ опредъленія цъли, къ которой правительство должно направлять свои дъйствія по части законодательства, и, изъ предложепныхъ мнъ путей, я выбралъ совершенно противуноложный прежнимъ. Вибсто сочиненія новыхъ законовъ, я велълъ собрать сперва вполнъ и привести въ порядокъ тъ, которые уже существують, а самое дело, по его важности, взяль въ непосредственное мое руководство, закрывъ прежнюю коммиссію.»

Действительно, въ ту эпоху, чтобы иметь возможность ввести какое нибудь улучшение въ наше законодательство, надлежало прежде всего совершенно преобразовать коммиссію, не стоявшую болье въ уровнь съ своимъ назначеніемъ. Мы уже знаемъ, что съ 1812-го года, т. е. со времени удаленія директора коммиссін, ею управляль, подъ главнымъ завъдываніемъ князя Лопухина, особый совътъ. Этотъ совътъ составляли три члена, подъ предсъдательствомъ старшаго изъ пихъ, которымъ былъ, до 1822-го года, баропъ Розенкампфъ, а потомъ знакомый намъ, по участію, ибкогда, въ финансовыхъ работахъ государственнаго секретаря, профессоръ Балугьянскій. Если запятія собственно по уложеніямъ лежали, въ посл'єдпіе годы царствованія Александра, псключительно на Сперанскомъ, то, во всемъ остальномъ, онъ не имълъ никакого соприкосновенія къ коммиссіи и только, какъ мы уже говорили, по временамъ управлялъ ею за отлучками Лопухина; дъятельность же самой коммиссіи ограничивалась представленіемъ заключеній по законодательнымъ вопросамъ, изрѣдка передававшимся въ нее изъ государственнаго совъта. Такія заключенія излагались въ форм'є журналовъ, которые были составляемы по указаніямъ и подъ руководствомъ старшаго члена, и уже совсёмъ готовыми разсылались для подписи къ прочимъ. Посабдніе пикогда не сходились и не принимали никакого участія въ обсужденіи д'бль, довольствуясь приложеніемь рукь къ журналамь небывалыхь своихь засёданій. Одпнаковою съ членами свободою отъ всякихъ занятій пользовались и принадлежавшіе къ коммиссіи, довольно многочисленные, чиновники. Съ пышными титулами редакторовъ, редакторскихъ помощниковъ и пр., они несли дъйствительную службу, большею частію, въ другихъ мъстахъ, получая оклады и тамъ и тутъ; въ коммиссио же почти иикогда не являлись, да и не имбли повода являться, потому,

что даже величайшее усердіе и полная готовность трудиться не доставили бы никому изъ нихъ никакой работы. Этой общей анатіи способствоваль и главный начальникъ коммиссіп. Княземъ Лопухинымъ, подъ старость, овладёла какаято странная скупость, не только относительно собственнаго домашняго хозяйства, но и въ управленіи вв репными ему частями. Обръзавъ до крайнихъ предъловъ штатные оклады чиновниковъ коммиссін, не назначая ни одному изъ нихъ полнаго жалованья, оставляя безъ заоткрывавшіяся вакансін, запустивь и зданіе, въ которомъ она помъщалась, до совершеннаго почти разрушенія, онъ обратиль коммиссію законовъ въ родъ сберегательной кассы и заботился только о томъ, какъ бы изъ суммъ, отпускавшихся на ея содержаніе, копить капиталы. Словомъ, коммиссію бездейственную, лишь бы на нее поменъе расходовалось, онъ предпочиталъ коммиссін, которая бы действовала, но съ темь вместе стоила денегъ. Во всемъ сказанномъ здъсь иътъ никакого преувеличенія. Доказательство то, что у коммиссін, которая получала по штату всего 82,000 руб. въ годъ, при закрытіи ея осталось экономическихъ суммъ, внесенныхъ въ кредитныя установленія, 365,783 руб.!

Такое безотрадное положеніе важнѣйшаго дѣла въ государствѣ не могло, конечно, соотвѣтствовать энергическимъ намѣреніямъ Императора Николая. Но чтобы въ полумертвую коммиссію вдохнуть новую жизнь, надо было давъ пное направленіе ея дѣятельности, замѣнить и князя Лопухина свѣжимъ человѣкомъ.

31-го января 1826-го года ( $N^\circ$  114 по 2-му Полн. Собр. Зак.) Лопухинъ получилъ слъдующій рескриптъ:

«При первоначальномъ обозрѣніи разныхъ частей государственнаго управленія, обративъ особенное вниманіе на уложеніе отечественныхъ нашихъ законовъ, усмотрѣлъ я, что труды, съ давнихъ лътъ по сей части предпринятые. были многократно прерываемы и потому досель не достигли своей цёли. Желая, сколь можно болёе, удостоверить успёшное ихъ совершеніе, я призналь нужнымъ принять ихъ въ непосредственное мое въдъніе. Для сего приказаль я учредить въ собственной моей канцелярін особое для нихъ отделеніе. Чиповинки коммиссін законовъ частію войдуть въ составъ сего отделенія, частію получать другое пазначеніе, службѣ ихъ и способностямъ соразмѣрное. Помъщение сего отдъления будетъ въ томъ самомъ домъ, который досель занимаемь быль коммиссіею. Экопомическія суммы, ей принадлежащія, поступять въ в'єдомство министерства финансовъ. Вамъ, болъе, нежели кому либо, извъстна вся важность добраго и твердаго законодательства. По главному управленію вашему коммиссіею законовъ, изъ отчета отъ васъ мий представленнаго и изъ словесныхъ вашихъ изъясненій, я съ удовольствіемъ видёль съ какимъ искреннимъ желаніемъ и отличною ревностію вы принцмали участіе въ семъ ділів. Я удостовірень, что, и въ настоящемъ его образованіи, опытность ваша и св'яд'єнія въ д'єлахъ государственныхъ, мпогольтнимъ служениемъ вашимъ въ разныхъ частяхъ пріобр'єтенныя, будутъ полезнымъ и всегда върнымъ мнъ содъйствиемъ.»

Удаленіе устарѣвшаго сановника было, слѣдственно, обстановлено всѣми виѣшними знаками милости и довѣрія. Но то содѣйствіе съ его стороны, на которое тутъ пзъявлялась надежда, осталось—одною лестною фразою. Лопухинъ былъ замѣщенъ Сперанскимъ и ничѣмъ, до послѣдовавшей вскорѣ потомъ (въ 1827-мъ году) своей смерти, не участвовалъ болѣе въ законодательныхъ трудахъ.

Здѣсь довольно замѣчательно одно обстоятельство: гласно для публики, въ главу новаго отдѣленія собственной Государевой канцеляріи, учрежденнаго для этихъ трудовъ и наименованнаго вторыми (\*), быль назначень, съ званіемъ его начальника, прежній старшій членъ совъта коммиссін составленія законовъ Балугьянскій, вслёдь за тёмъ пожалованный въ статсъ-секретари; Сперанскій же, на котораго были возложены и управление всемъ деломъ, и все доклады по этой части у Государя, не получиль никакого оффиціальнаго титула. Въ продолжение тринадцати лѣтъ онъ носилъ одно лишь званіе члена государственнаго совъта по департаменту законовъ (\*\*), и не только никогда не последовало указа, которымъ поручалось бы ему завъдывать дълами II-го отдъленія, но и въ самомъ послужномъ его спискъ сдълана о томъ единственно выноска подъ строкою, безъ сомивнія поздивишая, следующаго содержанія: «Въ 1826-мъ году коммиссія составленія законовъ преобразована во ІІ-е отділеніе собственной Его Императорскаго Величества капцелярін и работы ея. поступпли въ непосредственное въдъніе Его Величества, а главное распоряжение ими въ отдёлении и доклады возложены на графа Сперанскаго.» Званіе главноуправляющаго было установлено только со времени его преемника (Д. В. Дашкова). Еще болбе: въ первые три года существованія втораго отділенія всі впішнія сношенія по

(\*\*) Съ 1838-го года—предсъдателя этого же департамента.

<sup>(\*)</sup> Мы уже говорили, что при Императорѣ Александрѣ собственная Государева канцелярія была, въ существѣ, канцеляріею графа Аракчеева, которою управляль, подъ нимъ, статсъ-секретарь Николай Назарьевичь Муравьевъ, прежній начальникъ Повгородской губерніи. Когда вступиль на престоль Императоръ Инколай и Аракчеевъ, по устраненіи его отъ всѣхъ докладовъ и другихъ дѣлъ, лично на него возлагавшихся, сохраниль одинъ лишь титуль главнаго пачальника военныхъ поселеній, Муравьевъ быль поставлень въ непосредственныя отношенія къ Государю; съ образованіемъ же въ Государевой канцеляріи ІІ-го отдѣленія, прежияя получила названіе І-го отдѣленія, которымъ продолжаль управлять Муравьевъ, безъ всякаго вліянія на ІІ-е.

отдёленію производились и даже всё доклады подписывались Балугьянскимъ, а Сперанскій лишь вносиль эти доклады къ Государю и потомъ состоявшіяся по нимъ высочайшія повельнія, когда они касались внутренняго хода работь, передаваль Балугьянскому изустно, или въ отмъткахъ па его докладныхъ запискахъ, а прочія, напримъръ о наградахъ чиновниковъ, о денежныхъ назначеніяхъ изъ государственнаго казначейства и др., сообщалъ Муравьеву, для объявленія ихъ черезъ І-е отдівленіе. Такимъ образомъ имя того, который двигаль и вель все дело, пикогда и нигде, въ эти три года, не являлось въ бумагахъ. Было ли это послъдствіемъ какого либо личнаго разсчета со стороны Сперанскаго? Едва ли не такъ. Онъ върно опасался, чтобы громкій титуль не возбудиль противь него новыхъ завистниковъ и враговъ, и предпочелъ быть истиннымъ хозяиномъ дъла безъ всякой внъшней обстановки. Уже только въ апрълв 1829-го года Муравьевъ, получивъ кипу утвержденныхъ докладовъ о наградахъ чиновниковъ по ІІ-му отдъленію, вдругъ возвратиль всь эти бумаги безъ всякаго по нимъ исполненія. Сперанскій удивился и спросиль Государя о причинъ перемъны прежияго порядка. Не знаемъ какой быль отвѣтъ, но съ тѣхъ поръ Сперанскій сношенія съ министрами сталь вести самь, а Балугьянскому предоставиль одну переписку съ второстепенными м'єстами и лицами; впрочемъ и тутъ сношенія перваго производились всегда не иначе, какъ въ формъ писемъ (милостивый государь и пр.), безъ употребленія, въ подписи, какого либо оффиціальнаго титула. Министры принимали и исполняли эти сообщенія, такъ сказать, на слово, по безмольному соглашенію, не утвержденному никакимъ письменнымъ актомъ.

Но еще несравненно замѣчательнѣе то обстоятельство, что Императоръ Николай избралъ Сперанскаго,

для дъла, столь близкаго своему сердцу, отнюдь не по какому либо особому дов'трію къ его образу мыслей и д'ыствій, а только—по необходимости, не найдя вокругь себя никого къ тому болбе способнаго. Слухи и толки, распространенные о бывшемъ государственномъ секретаръ при его паденін и пережившіе возвращеніе его на службу и въ Петербургъ, естественно нашли себъ злонамъренныхъ или легкомысленныхъ проводниковъ и къ молодому великому князю, такъ что онъ вступиль на престоль хотя и съ высокимъ мибніемъ объ умственныхъ достоинствахъ Сперанскаго, по съ очень сильнымъ предубъждениемъ противъ политическихъ его идей и вообще противъ его характера. Княгиня Ливенъ, бывшая нѣкогда воспитательпицею великихъ княженъ п весьма близкая ко Двору, разсказывала, что однажды, спустя и всколько недвль послв 14-го декабря 1825-го года, Государь, зайдя къ ней по окончаніп своей работы съ Сперанскимъ, выразился о немъ, чрезвычайно рѣзко, въ самыхъ неблагопріятныхъ выраженіяхъ. Потомъ, вцдясь, въ началъ своего царствованія, очень часто съ Балугьянскимъ, однимъ изъ любимъйшихъ своихъ наставниковъ, Императоръ Николай, при назначении его начальникомъ ІІ-го отділенія, сказаль ему, въ разговорі о Сперанскомъ: «Смотри же, чтобы онъ не надълаль такихъ же проказъ, какъ въ 1810-мъ году: ты у меня будешь за него въ отвътъ (\*).» Уже только впослъдствіи, ближайшее знакомство новаго Монарха съ личностію, возбуждавшею въ немъ сперва такія подозрѣнія, блестящій ходъ работъ ІІ-го отдъленія и успъшное выполненіе, совершенно по его желаніямъ и въ его духѣ, разныхъ другихъ порученій, измѣнили образъ его мыслей; болъе же всего и, можно сказать, ръшительно способствовали этой перемънъ тъ соб-

<sup>(\*)</sup> Буквально со словъ самого Балугьянскаго, который быль правдивейшимъ и, вмъстъ, безпритязательныйшимъ изъ людей.

ственноручные (напечатанные у насъ выше) рескрипты или письма, которыми Александръ почтилъ Сперанскаго 22-го марта 1819-го года, при назначении его Сибирскимъ генералъ-губернаторомъ. Во время первой раздачи знаковъ отличія безпорочной службы, установленныхъ, какъ извъстно, въ августъ 1827-го года, Сперанскій утверждаль, что время удаленія его съ 17-го марта 1812-го по 30-е августа 1816-го года не следуетъ исключать изъ счета льть его безпорочной службы; но орденскій канцлерь князь Куракинъ (Павловскій генераль-прокуроръ) решительно въ томъ отказалъ Сперанскому, и ему, 22-го августа 1828-го, знакъ быль пожалованъ, вмёсто 30-ти лётъ, только за 25-ть. Это его крайне огорчило въ томъ отношеніи, что числомъ годовъ на знакъ, для всъхъ видимомъ, какъ бы подтверждалось выражение указа 1816-го года о вящшемъ оправдании, и злопамятство публики могло получить черезъ то новую пищу. Подъ вліяніемъ этой мысли, онъ пожаловался на Куракина Императору Николаю, при чемъ, зная все его благоговъніе къ памяти своего предшественника, представиль, въ доказательство своей невинности, упомянутыя письма. Съ тъхъ поръ Государь уже совершение измъниль свой взглядь на прошедшее Сперанскаго и сталь оказывать ему все болъе и болъе довърія (\*). Когда, въ 1839-мъ году, государственный секретарь баронъ Корфъ явплся съ докладомъ о смерти графа Сперанскаго, Императоръ Николай, въ продолжительной бесерв о покойномъ, выразился, между прочимъ, такъ: «Михайла Михайловича не

<sup>(\*)</sup> Объ этомъ главномъ побуждения къ перемънъ своихъ мыслей на счетъ Сперанскаго Императоръ Николай самъ разсказывалъ, въ 1833-мъ году, генералъ-адъютанту графу (послъ князю) Алексъю Оедоровичу Орлову и, въ 1848-мъ, члену государственнаго совъта барону Корфу. Изъ числа другихъ лицъ, слышавшихъ отъ Государя такой же отзывъ, намъ еще извъстепъ покойный предсъдатель государственнаго совъта, князъ Иларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ.

всѣ понимали и не всѣ умѣли довольно цѣнить; сперва я и самъ въ этомъ более всехъ, можетъ статься, противъ него грѣшилъ. Мнѣ столько было наговорено о его превратныхъ идеяхъ, о его замыслахъ; клевета осмълилась коснуться его даже и по случаю исторіи 14-го декабря! Но потомъ время и опытъ уничтожили во мнъ дъйствіе всъхъ этихъ паговоровъ. Я пашелъ въ немъ самаго върнаго и ревностнаго слугу, съ огромными свъдъніями, съ огромною опытностію, съ неустававшею никогда д'ятельностію. Теперь всё знають, чёмь я, чёмь Россія ему обязаны, и клеветники давно замолчали. Одинъ только упрекъ, который я могъ бы ему сдёлать - это его чувства къ покойному брату; но и туть, копечно.....» На этихъ словахъ прервалась фраза. Какая мысль скрывалась въ недосказанной рѣчи? Какія чувства подразум'єваль зд'єсь Государь? Сперанскій, всегда и передъ всѣми, въ публикѣ и въ домашнемъ кругу, отзывался объ Императорѣ Александрѣ съ самою глубокою почтительностію и, безъ сомнѣнія, еще менѣе позволиль бы себъ въ чемъ либо упрекать его передъ преемникомъ, благоговъвшимъ къ памяти своего брата. Не должно ли думать, что недоговоренныя слова Императора Николая были, можетъ статься, минутно навъяны старыми подоэрвніями, некогда внушенными ему противъ Сперанскаго, и, въ этомъ смыслѣ, заключали въ себъ тайное, невольное оправдание многолътняго страдальца .....

Прежде продолженія нашего разсказа о важивійшемь, или по крайней мітрів обильнівшемь плодами изъ всітхь трудовь Сперанскаго, мы еще должны коснуться, хотя эпизодически, участія его въ другомь дітлів, относившемся къ самому началу царствованія Императора Николая. Извітстно, что произшествія 14-го декабря 1825-го года повлекли за собою учрежденіе слітдственной коммиссіи. Сперанскій пе быль назначень въ число ея членовь, что

дегко объяснить тогдашнимъ митніемъ о немъ Государя. Но когда коммиссія окончила свои действія, то правителю ея дёль, Дмитрію Николаевичу Блудову, велёно было прочесть ея допесеніе Государю въ присутствін, сверхъ членовъ коммиссіи, еще нѣсколькихъ, нарочно приглашенныхъ лиць, и между ними, на этотъ разъ, уже находился и Сперанскій. Участвовавъ, потомъ, какъ члепъ государственнаго совъта, въ учрежденномъ 1-го іюня 1826-го года верховномъ уголовномъ судъ, онъ былъ избранъ этимъ судомъ въ члены особаго комитета, которому предоставлялось определить степень преступности и меру наказанія каждаго обвиненнаго. Наконецъ тотъ же верховный судъ выбраль его и въ число трехъ членовъ для составленія окончательнаго доклада Государю. Всв эти запятія, по самому характеру своему, чрезвычайно тягостно подъйствовали на духъ Сперанскаго. Положение его было тёмъ ужаснье, что нькоторые изъ несчастныхъ, подпавшихъ обвиненію и потомъ осужденію, были лично ему знакомы и вхожи къ нему въ домъ, а одинъ даже жилъ у него и пользовался особенною его пріязнью и дов'тренностію. Дочь пишетъ въ своихъ запискахъ, что въ это мучительное время она не рѣдко видѣла отца въ терзаніяхъ и съ слезами на глазахъ, и что онъ даже покушался совсемь оставить службу......

#### ГЛАВА ВТОРАЯ.

Кодификаціонныя работы Сперанскаго.

T.

Для нынѣшняго поколѣнія, такъ мало знающаго о прежнеми Сперанскомъ, понятіе о его личности связывается, почти исключительно, со словомъ: «Сводъ». При имени Сперанскаго, тотчасъ, въ умѣ каждаго, возстаетъ это колоссальное дёло, котораго никто изъ его современниковъ не только не могъ бы совершить, но не смълъ бы и задумать. Императору Николаю, въ его, почти невольномъ, выборѣ, поблагопріятствовало особенное счастіе, и Россіи было дано произвести того д'вятеля, котораго и вкогда Бэконъ искаль для осуществленія своей величественной программы. «Когда законы, — говориль Англійскій канцлерь — наростая один надъ другими, умножатся до такой массы и придутъ въ такое смѣшеніе, что настанетъ необходимость разобрать ихъ въ полномъ составъ и передълать въ другое, болье стройное и болье подвижное цьлое, то да будеть это первымъ долгомъ. Такой подвигъ вполнъ достоинъ названія героическаго, а тотъ, кто совершить егоимени законодателя и реформатора.» У насъ этотъ подвигъ не только быль совершень, но еще и въ такихъ размърахъ, которымъ подобныхъ мы не находимъ ни въ одной странъ міра. Истекла ли мысль кодификаціи нашихъ законовъ отъ непосредственныхъ указаній Императора Николая, или, напротивъ, возбудилъ ее въ немъ самъ Сперанскій, вследствіе личныхъ опытовъ и размышленій, вынесенныхъ изъ продолжительной государственной жизни, или же она явилась, быть можеть, откликомъ того, что

въ 1811-мъ году писалъ и советывалъ Караманиъ, -- для потомства важите этихъ вопросовъ общій результать дела и та настойчивость, которая была приложена къ его исполненію. Во всёхъ государствахъ, гдё предпринимали составлять уложенія, законодательство уже нёсколько столетій стояло на твердомъ и обширномъ основаніи свода Юстиніанова, на которомъ и строили новое зданіе. Россіи, напротивъ, почти ничего не досталось изъ Римскаго наслъдства. Ея законодательство должно было выработываться изъ собственныхъ источниковъ. Нъкоторыя заимствованія изъ Византійскаго права, большею частью утратившія свой первобытный характерь (кромъ законовь церковныхъ), едва ли могутъ быть приняты здёсь въ разсчетъ, а подражанія чужеземному, являющіяся у насъ съ XVIII-го въка, касались почти одной только в тви законовъ, именно учрежденій, перенесепныхъ къ намъ не изъ Рима, а изъ Германіи и Швеціи. «Все богатство наше въ семъ родь-замьчаль Сперанскій въ одной изъ своихъ записокъ-есть наше собственное, благопріобретенное, и справедливъе можно дивиться тому, что мы имъемъ, пежели тому, чего у насъ нътъ.» 'Между тъмъ всъ эти матеріалы, и собственные и заимствованные, вс' эти законы, и старые и новые, лежали въ глубокомъ хаосв, недоступномъ ни паукъ, ни практикъ, и, никогда не доходивъ до народнаго знанія, вращались въ однихъ судахъ и администраціяхъ, болве по преданію, часто на выдержку. Новый Сперанскій, Сперанскій 1826-го года, поставиль себъ задачею уже не ломку всего прежняго и дъйствующаго, а живое, разумное его воспроизведение, и отъ теоріи, отъ чисто-книжнаго, онъ перешелъ въ здравую и боле практическую область исторической школы. Отсюда родились два великіе отечественные памятника: 1) «Полное Собраніе Законовъ», начатое съ Уложенія царя Алексія

Михайловича, какъ древнъйшаго изъ числа нашихъ постановленій, еще сохраняющихъ свою силу, и доведенное первоначально до вступленія на престолъ Императора Николая, и 2) систематическій «Сводъ», извлеченный въ формъ уложеній, уставовъ и пр., изъ тъхъ же постановленій.

Мы уже видели въ какомъ печальномъ положении находилась коммиссія законовъ при преобразованіи ея во ІІ-е отділеніе Государевой канцелярін. Сперанскому, для осуществленія его обширныхъ плановъ, необходимы были руки, а въ коммиссіи ихъ не оказывалось, потому что не только почти никто изъ ея чиновниковъ ничего пе делалъ, но немногіе изъ нихъ им'вли и способность что нибудь д'ьлать. Ученыхъ юристовъ и въ то время, какъ прежде при Новосильцовъ, у насъ все еще было очень мало, а сама коммиссія не успъла образовать такихъ ни теоретически, ни практически. Новый ея распорядитель принужденъ былъ начать дёло, по примёру 1808-го года, съ увольнепія множества прежнихъ чиновниковъ; но, почти чуждый тогдашнему служебному міру, онъ зам'єстиль ихъ, не по близкой ему извъстности, не по какому инбудь строгому испытанію, а почти па удачу, -- нѣсколькими профессорами и, частію, молодыми людьми, окончившими курсъ наукъ въ тогдашнемъ Царскосельскомъ лицев и въ универсптетахъ. Случайно, наборъ новыхъ работниковъ вышелъ довольно счастливый. Сперанскій, и собственнымъ своимъ примъромъ, и бдительнымъ личнымъ надзоромъ, и щелрыми, истинно безпримърными наградами, въ которыхъ Императоръ Николай, вовсе на нихъ не расточительный, за это дело никогда не отказываль — умель вдохнуть своимъ новобранцамъ необыкновенное одушевление. Не всъ между ипми были равны по дарованіямъ и знаніямъ, но всѣ сдълались болье или менье полезными по ревностному усердію. Работа, бывъ распредёлена по мёрё способностей и свъдъній каждаго, закипъла съ самою успъшною дъятельностію. Сперанскій любиль и уважаль Балугьянскаго какъ добръйшее и благороднъйшее существо въ міръ и берегъ его какъ человъка близкаго къ Государю; сверхъ того онъ дорожиль имь и какъ источникомъ познаній действительно энциклопедическихъ, изъ котораго можно было черпать сколько угодно, не боясь оскуденія. Между темь, сохранивь и на службъ всъ привычки смпреннаго ученаго, чуждый всякаго искусства блеснуть своими произведеніями, Балугьянскій работалъ много, можно сказать безпрестанно, но, при всемъ томъ, по чрезвычайной добросовъстности, медленно, а это пе соотвътствовало требованіямъ поспъшной работы. Произведенія его поступали на просмотръ, большею частію, въ видъ неокопченномъ, иногда только въ видъ плановъ или предварительныхъ очерковъ, и это заставило Сперанскаго, хотя онъ и продолжалъ льстить тщеславію добраго старика, окружая его всеми внешними признаками власти, все направление работ п вст ея подробности сосредоточивать въ одномъ себъ. Онъ велъ дъло съ чрезвычайнымъ умѣньемъ и съ живою распорядительностію, не теряя папрасно ни минуты. Для каждой главной части «Свода» и предшествовавшихъ ей историческихъ обозрѣній имъ самимъ были составлены отдёльные планы или оглавленія, въ которыхъ содержалось означеніе ея предметовъ и вев деленія ея на книги, раздёлы, главы и отабленія. Многія изъ этихъ предварительныхъ рубрикъ, впослёдствін, при дальнъйшемъ развитін подробностей, измѣнились, но работавшіе имѣли въ нихъ, по крайней мфрф на первый разъ, нфкоторую путеводную пить, полагавшую и границы противъ произвольныхъ забъговъ изъ одной части въ другую. При И-мъ отделени была учреждена огромная типографія и, пока одни изъ чиновипковъ сносили отовсюду и потомъ пов вряли п от-

давали въ печать матеріалы, долженствовавшіе войти въ «Полное Собраніе Законовъ», другіе готовили нужныя изъ нихъ извлеченія для «Свода», располагая предметы въ порядкъ, указанномъ программами. Совокупность всъхъ этихъ отдъльныхъ дъятельностей можно было сравнить съ благоустроенною фабрикою, гдъ каждая часть въ постоянномъ движеніи, а движеніе каждой согласовано съ обшимъ. «Я ненавижу всякую хлопотливость-говаривалъ Сперанскій:---непріятны не діла, но безділки, черезь которыя надобно пройти къ дѣламъ.» Этому правилу, которое практически соблюдалось въ занятіяхъ ІІ-го отделенія, должно, можеть быть, приписать и одну изъ главныхъ причинъ ихъ усившности. Всв работали много и усердно, но никто не «хлопоталъ»; «бездёлки» же старались сколько возможно отстранять, оставляя, по необходимости, только ть. безъ которыхъ уже никакой трудъ обойтись не можетъ, и совершенно откидывая всякій бюрократическій формализмъ. Сперанскій очень часто самъ бываль въ отдёленіи п следиль тамь за ходомь и успехомь заинтій, а каждый вечеръ, въ семь часовъ, старшіе редакторы, поочередно, являлись съ своими тетрадями въ его кабинетъ и здёсь, при Балугьянскомъ (эти совъщанія назывались «присутствіемъ»), проходили съ нимъ, сперва историческія обозрѣнія, потомъ догматическую часть (такъ, въ домашией терминологіи отделенія, принято было тогда именовать «Своды»), изъ которой ни одна строка во всъхъ 15-ти томахъ не осталась безъ личной его повърки и, очень часто, передълки. Участники этихъ вечернихъ работъ, или, лучше сказать, этихъ практическихъ лекцій, при которыхъ, хотя онъ длились не ръдко за полночь, великій учитель до последней минуты сохраняль самое полное впиманіе, никогда, конечно, ихъ не забудуть. Сколько каждый слышаль туть мёткихъ наблюденій, остроумных замічаній, тонких выводовь; ка-

кая была въ этомъ, для молодыхъ людей, школа высшей государственной науки и дёловаго краснорёчія; какія развивались передъ ними плодотворныя идеи, общечеловъческія возэрѣнія, и какимъ, наконецъ, все это было проникнуто живымъ участіемъ и къ д'блу и къ его сподвижникамъ!.... По мъръ того какъ поспъвала какая нибуль часть, имъвшая значеніе нъкотораго цълаго, Сперанскій представляль ее Государю и, когда оба были въ Петербургѣ, не проходило пяти, шести дней, чтобы они не работали вийсти, часто по цилыми часами. Кроми того. вст безъ исключенія чиновники должны были еженедтльно давать письменный отчеть о сделанномъ ими въ продолженіе неділи, и эти отчеты постоянно подносились Государю въ меморіяхъ, на которыхъ онъ не разъ делалъ свои отметки. Только такою твердостію воли и непрерывною блительностію высшихъ д'ятелей можно объяснить, какимъ образомъ, при разнородности элементовъ, изъ которыхъ было составлено ІІ-е отдъленіе, при очень небольшомъ числъ трудовшихся въ немъ и при малой еще, въ началь, опытности ихъ, льтомъ 1827-го года уже лежали передъ Государемъ основы будущаго Свода-историческія обозрънія всего движенія и всёхъ переходовъ нашего законодательства, начиная отъ Уложенія царя Алексвя Михайловича. Если этотъ предварительный трудъ, въ основание котораго была принята только часть данныхъ, потому что самое «Собраніе Законовъ» еще не было пи напечатано, ни даже окончательно сведено, не могъ, безъ сомивнія, выдержать строгой критики; то, тъмъ не менъе, онъ служиль уже весьма существенною подмогою для продолженія работъ, а сверхъ того изумлялъ и матеріальною своею массою, составившею инсколько тысячь листовъ. Государь быль восхищень такимь важнымь шагомь въ деле, которое онъ, съ первой минуты своего царствованія, всегда называль своимъ. «Это—монументальная работа! »выражался онъ гласно передъ всѣми, и Сперанскій, пожалованный въ день коропаціи новаго Монарха (22-го августа 1826), орденомъ св. Владиміра 1 степени, 8 іюля 1827-го, за поднесеніе этихъ начатковъ своего труда, былъ награжденъ брильянтовыми знаками ордена св. Александра Невскаго, а вслѣдъ за тѣмъ, 2-го октября, произведенъ въ дѣйствительные тайные совѣтники.

Первое «Полное Собраніе Законовъ», 45 огромныхъ томовъ, въ 48-ми частяхъ, въ 4 д. л., въ два столбца, начатое печатаніемь 1 мая 1828-го года, было окончено къ 17-му апръля 1830-го (\*), а «Сводъ», въ 15-ти томахъ, содержавшихъ въ себъ болье 42,000 статей, по обревизовании его учрежденными въ министерствахъ особыми комитетами и однимъ главнымъ, подъ предсъдательствомъ управлявшаго, въ то время, министерствомъ юстиціп киязя Алексъя Алекефевича Долгорукова, поступиль въ типографію въ началф 1832-го года и быль отпечатань къ его исходу. Полное обоэртніе этихъ двухъ произведеній, процесса ихъ зарождепія, совершенія и ревизій, системы въ нихъ принятой и пр., не входить въ раму пашей книги. Принадлежа не къ личной біографіп Сперанскаго, а къ исторіи ІІ-го отдъленія собственной Государевой канцелярін, здёсь почти все равно, къ исторіи нашего законодательства со вступленія на престоль Императора Николая І-го, это обозрѣніе могло бы, само по себѣ, составить предметь

<sup>(\*)</sup> Замътимъ здъсь одну мелкую, по довольно любопытную, и едва ли теперь многимъ извъстную подробность. До тъхъ поръ въ печатании прописная буква Т имъла у пасъ форму, отличную отъ строчной, которая печаталась такъ: ш. Сперанскій, для значительнаго выигрыша мъста и вмъстъ для большей четкости, уничтожилъ это различіе и въ «Полномъ Собраніи Законовъ» строчной буквъ т впервые дано было пынъшнее очертаніе, одинаковое съ прописною, что съ тъхъ поръ принято во всъхъ пашихъ типографіяхъ.

цёлаго обширнаго сочиненія. Лучшими къ нему матеріалами должно, покамѣстъ, признать предисловіе, помѣщенное передъ «Полнымъ Собраніемъ Законовъ», и чрезвычайно примѣчательную книжку, изданную въ 1833-мъ году подъ заглавіемъ «Обозрѣніе историческихъ свѣдѣній о Сводѣ Законовъ» (\*). И предисловіе (ХХХІ стр.), и эта книжка (200 и VII стр.) принадлежать, отъ начала до конца, перу самого Сперанскаго.

И такъ многолътияя задача была разръшена; первое назначеніе ІІ-го отд'єленія было псполнено. Оставалось вс'є эти кабинетные труды, оконченные въ тиши и безъ всякихъ преждевременныхъ возгласовъ, призвать къ дъйствительной жизни, т. е. обнародовать ихъ въ общее свъдъніе. 19-го января 1833-го года государственный совъть быль созванъ въ чрезвычайное собраніе, для открытія котораго ожидали прибытія Государя. На столь совытской залы лежали 15 томовъ «Свода» и 56 «Полнаго Собранія Законовъ» (\*\*). Въ длинной, продолжавшейся болье часа рычи, Императоръ Николай, посл'в введенія, которое уже выше у насъ выписано, означилъ, главными чертами, сущность и пространство труда, совершеннаго ІІ-мъ отдёленіемъ собственной его канцелярін, степень личнаго своего участія въ немъ и всё тё благодётельныя послёдствія, которыя опъ предусматриваеть отъ новой грани, положенной этимъ дальнъйшаго движенія нашего законодатрудомъ ДЛЯ тельства, для его изученія и для практическаго д'Ело-CB0IO , (\*\*\*) Государь производства. Рфчь заключилъ

<sup>(\*)</sup> Оно тогда же появилось и въ переводъ на всъ главнъйшіе Европейскіе языки.

<sup>(\*\*)</sup> Къ этому времени уже были отпечатаны, въ прибавку къ первому собранию, 6-ть томовъ, въ 8-ми частяхъ, вторато, вмѣщавшаго въ себѣ закопы, обнародованные съ начала царствования Императора Николая I-го.

<sup>(\*\*\*)</sup> При выходъ изъ засъданія совъта, Сперанскій, въ бесъдъ,

обращениемъ къ членамъ: изъяснить ихъ мненія о томъ, въ какой силъ и съ какого времени оконченный и обревизованный во всъхъ въдомствахъ «Сводъ» долженъ начать свое дъйствіе? Министръ юстиціи Дашковъ представиль нёсколько замёчаній на редакцію, но п онь п всё согласились въ несомнънной и чрезвычайной пользъ предложеннаго имъ великаго труда. Сперанскій и Государь не отстапвали своей работы, сознаваясь, что и въ ней, какъ во всякомъ произведеній рукъ человъческихъ, могуть быть недостатки, которыхъ исправление должно предоставить времени и опыту. За тъмъ, по предложенному Государемъ вопросу, возникли три предположенія: 1) признать статьи «Свода» единственнымъ основаніемъ въ рѣшеніи дѣлъ, но такъ, чтобъ текстъ законовъ служилъ только указаніемъ источниковъ, изъ которыхъ статьи составлены, и не былъ самъ собою въ дёлахъ употребляемъ; 2) признать статьи закономъ, но не единственнымъ и не исклю-«Свода» чительнымъ, а дъйствующимъ въ тъхъ только случаяхъ, гдъ нътъ сомпънія ип о существованіи закона, ни о его смыслъ; какъ же скоро родится такое сомниніе, то прибытать къ самому тексту закона и разр'вшать сомн'вніе по этому тексту; 3) признать текстъ законовъ единственнымъ п исключительнымъ основаніемъ при рѣшеніи дѣлъ, а статьи «Свода» только средствомъ вспомогательнымъ, или такъ сказать, совъщательнымъ къ пріпсканію ихъ и къ удостовъренію въ ихъ смыслѣ (\*). Третье предположение тотчасъ было от-

съ глазу на глазъ, съ однимъ изъ своихъ приближенныхъ, выразился такъ: «Государь говориль какъ профессоръ. Ни я и никто изъ работавшихъ псключительно надъ этимъ дёломъ столько лётъ не могли бы представить его такъ полно, такъ отчетливо и убёдительно. Жаль, истипно жаль, что не было тутъ стенографа и что ни Евроиа, ни даже сама Россія пичего не узнаютъ объ этой рёчи!» Въ журналъ государственнаго совёта она занесена только въ краткомъ очеркъ.

<sup>(\*)</sup> Подробпая записка, которая была составлена самимъ Сперанскимъ

клонено, такъ какъ, съ принятіемъ его, «Сводъ», не нолучивъ никакого законнаго значенія, никакой обязательной силы, и не принадлежа собственно къ законодательству, быль бы почти тоже самое, что частные труды нашихъ законовъдцевъ, и всъ столътнія усилія кончились бы только-большою учебною книгою. Но выборъ между остальными двумя предположеніями даль поводъ къ пространнымъ разсужденіямъ, и совъть лишь посль долгихъ преній остановился—на первомъ; всябдствіе чего положено было: «Сводъ» обнародовать съ полною силою закона и привести въ дъйствіе съ 1-го января 1835-го года, до того же времени предоставить подлежащимъ въдомствамъ вновсь замъчанія, какія могли бы возникнуть на практикъ, для соотвътственныхъ исправленій въ «Продолженіяхъ Свода», которыя издавать по мере накопленія для нихъ матеріаловъ. На этихъ основаніяхъ состоялся манифестъ 31-го января 1833-го года. «Симъ исполнилисьсказано было въ немъ-желанія предковъ нашихъ, въ теченіп ста двадесяти шести льть почти непрерывно продолжавшіяся.»

Въ заключение этого историческаго засъдания, Государь подозвалъ къ себъ Сперанскаго и, въ присутстви всъхъ, обнявъ своего Трибоніана, надълъ на него снятую тутъ же съ себя Андреевскую звъзду (\*).

обо всёхъ этихъ трехъ предположеніяхъ и о взаимныхъ выгодахъ и неудобствахъ каждаго изъ пихъ, напечатана въ шестой книжкъ (1861-го года) «Архива историческихъ и практическихъ свъдъній» г. Калачова, стр. 1—8.

<sup>(\*)</sup> Этотъ моментъ изображенъ, по волъ Государя Императора Александра Николаевича, на одномъ изъ барельефовъ, украшающихъ иьедесталъ памятника, воздвигнутаго его родителю. Рескриптъ Сперанскому на орденъ св. Андрея былъ подписанъ 20-го января. Прежде того, сверхъ изчисленныхъ выше наградъ, онъ получилъ еще, 22-го января 1828-го, табакерку съ портретомъ Государя и того же года, 17-го февраля, имъніе

# II:

Никто и никогда не оспориваль и не могъ бы оспорить пользы «Полнаго Собранія Законовъ». Не смотря на нѣкоторые въ немъ пропуски, неизбѣжные при спѣшности работы и при малой еще, въ то время, извъстности матеріаловъ, это собрание составляеть драгоценную сокровищищу какъ для настоящаго и будущаго нашего законодательства, такъ и для нашей исторіп за посл'єдніе два в'єка. Россія только съ выхода его въ свътъ положительно узнала свои законы, разсъянные дотолъ или въ рукописныхъ архивныхъ сборникахъ, или въ сотняхъ книгъ, изданныхъ безъ системы и порядка, даже хронологического, лишенныхъ, по самому своему характеру, всякой полноты и достов фриости, къ тому же, частію, давно изчезнувшихъ изъ торговли и не ръдко замьнявшихся копіями, наполненными грубых в описокъ и вообще еще менъе достовърными. Но мнънія о «Сводъ» были различны. Оптика его, не въ делт совершения, огромность котораго всё также безусловно признавали, но въ самой его сущности, оцънка, недоговоренная въ первоначальныхъ сужденіяхъ государственнаго совъта, была досказана публикою, и ея приговоръ, быть можетъ, еще бол ве укрвиился тридцатильтнимъ опытомъ. Были, и еще теперь есть, голоса, которые утверждали и утверждають, что следовало бы лучше остановиться на «Полномъ Собраніи», съ хорошими къ нему указателями, а систематизацію, если можно такъ выразиться, пом'ященных въ немъ законовъ предоставить тому времени, когда боле распространится и соэрветь

Волколаты въ аренду на 12-ть лътъ, съ производствомъ, до вступленія во владъпіе имъ, по 5,000 руб. въ годъ, не въ примъръ другимъ; наконецъ 6-го апръл 1830-го года повелъно, оставя это имъпіе въ казенномъ въдомствъ, въ замънъ его производить Сперанскому, съ 12-го апръл того года, въ теченіе 12-ти лътъ, ежегодно по 10,000 руб.

юридическое наше образованіе; что «Сводъ», держась правила лишь сохранять буксу закона независимо отъ ся разума, т. е. составлять свой тексть изъ одинхъ предписаний, съ псключеніемъ всёхъ собственно вступительныхъ частей указовъ, именно исторіи дібла, поводовъ и разсужденій (considérants), отняль тымь и у буквы настоящее ея значеніе, или придаль ей, м'єстами, противуположимій ц'єли законодателя смыслъ и, изъ частныхъ случаевъ, или изъ постановленій, им'вшихъ въ виду временную и преходящую потребность, извлекъ общія правила, не всегда удобопримѣнимыя; что, впрочемъ, «Сводъ» не вездѣ представляетъ даже и върное извлечение изъ существующихъ законовъ, такъ какъ многія статьи его образованы лишь носредствомъ наведеній, весьма натянутыхъ и произвольныхъ; что онъ искусственно воззваль къ жизни не одно обветщавшее постановленіе, которое, при общемъ движенін законодательства, само собою должно было изчезнуть и уступить мѣсто другимъ, болѣе соотвѣтственнымъ дѣйствительности; что редакторы «Свода», будучи стъснены буквою и считая сохраняющимъ свою силу все то, что не было впоследствін прямо отмінено, часто не имітли возможности уничтожить противоржчія между разновременными законами, которые и вводили въ «Сводъ» вев наравив, не смотря на эпоху ихъ изданія; ибкоторыя же изъ этихъ противорѣчій выступили въ немъ еще явственнье и породили сще большую сбивчивость и недоум'вніе въ исполнителяхъ (\*); что общая система «Свода», въ которомъ часто

<sup>(\*)</sup> Эту укоризпу, предвидённую самимъ Сперанскимъ, онъ старался отклопить, въ одной изъ своихъ записокъ, слёдующими разсужденіями: «Есть два рода противорёчій: одни въ законі, а другія въ самыхъ началахъ, на конхъ онъ основанъ. Такъ напр.: много было противорёчій въ законахъ о выкупі родовыхъ иміній. Въ «Своді» всі они соглашены и подведены подт одинъ послідній законъ единообразный; но въ основа-

разъединены предметы, имѣющіе, по сродству своему, неразрывную связь, и на оборотъ, не во всемъ правильна и многія его части составляють один напрасныя повторенія; что условною ровностію и гладкостію новаго языка, принятаго для изложенія старыхъ законовъ, языка отчасти и не довольно опредълительного, вытъснились старинныя юридическія аксіоны, которыя, бывъ выражены въ формѣ сжатой, пластической и всякому понятной, по этому самому твердо връзывались въ память и служили, для исполнителей, какъ бы изустиою справочною книгою; паконецъ, что въ «Сводъ» весьма чувствителенъ недостатокъ общихъ коренпыхъ началъ, того, что следовало бы выразить въ немногихъ, такъ сказать, заповъдяхъ, и, напротивъ, опъ наполненъ множествомъ частныхъ, мелкихъ регламентацій и формъ, подверженныхъ ежедневной перемънъ и нигдъ, въ другихъ странахъ, не вводимыхъ въ составъ постановленій общихъ. За законъ, говорили разд'влявшіе это мивніе, каждый члень государства должень быть готовъ умереть; но возможно ли и справедливо ли требовать или ожидать чего нибудь подобнаго при нашемъ безконечномъ «Сводъ» съ его 42,000 (впоследствіп разросшимися почти до 80,000) статьями? Съ другой стороны въ упрекъ «Своду» ставили еще и то, что пмъ какъ бы устранилась необходимость новыхъ уложеній, потому что работа приготовитель-

ніп сего самаго закона есть противорѣчіе: дозволено выкупать проданное родовое имѣпіе въ теченін двухъ лѣтъ; между тѣмъ другимъ закономъ, каждому купившему имѣпіе, хотя бы опо было и родовое, дозволено обращать его въ залогъ неограниченно; по сему закону купившій родовое имѣпіе всегда можетъ заложить его втрое выше цѣны его и слѣдовательно выкупъ сдѣлать невозможнымъ. Такимъ образомъ между закономъ о дозволеніи выкупа и закономъ о дозволеніи залога есть очевидное противорѣчіе. По противорѣчія сего никакимъ сводомъ исправить невозможно: тутъ самый законъ требуетъ исправленія.»

ная, болье литературная чыть учено-эрылая, прикрылась обольстительною правильностію вишией формы и, съ раздіжленіемъ ся на томы, книги, раздіжлы, главы и пр., получила обманчивый видъ полнаго кодекса, тогда какъ въ истиниомъ кодексі каждое слово и даже місто, имъ занимаемое, должны быть строго опредіжлены и взвішены, по собственному выраженію творца «Свода», утверждавшаго, что, въ законахъ управленія, первое діжло есть «знать силу слово».

Мы нарочно выставили здѣсь сильиѣйшія изъ обвиненій, возникавшихъ противъ знаменитаго труда Сперанскаго, чтобы дать будущему историку возможность прослѣдить, и въ этомъ отношеніи, миѣнія иѣкоторыхъ современниковъ той и настоящей эпохи. Но если иное въ этихъ сужденіяхъ, конечно, трудно оспорить (\*), то кто же, однако, не согласится и въ томъ, что, при всѣхъ несовершенствахъ «Свода», которыя сознавалъ самъ Императоръ Николай, систематическое, хотя бы даже не всегда одинаково удачное, извлеченіе изъ разпородныхъ и разно-

<sup>(\*)</sup> Было и множество другихъ нареканій, по тѣ уже не имѣли вовсе никакого основанія, проистекая или отъ нев'єжества и закоси і лости въ старыхъ навыкахъ, или отъ испризнанныхъ генісвъ, которые завидовали великому подвигу, совершенному не ими, а другимъ, или наконецъ, просто, отъ столь частой, у насъ какт и вездв, наклонности-все порицать. Такъ, напримъръ, вскоръ посав изданія «Свода», мы саышали отъ одного государственнаго человъка, чрезвычайно умнаго, но не умъвшаго хвалить ин одного полезнаго дела, когда оно исходило не отъ него самого, упрекъ, выраженный сабдующимъ образомъ: до «Свода» путаница нашихъ безчисленныхъ указовъ и педостатокъ точной ихъ извъстности останавливали подчиненныя мёста входить съ представлениями о дополненін ман изміненін закона, изъ страха, что отъ нихъ укрымся какой нибудь существующій указъ и что имъ дадуть нагоняй за запрещеннос «испрашиваніе указа на указь»; теперь же, когда все сдёлалось извёстнымь и яснымь, всякій пизшій чиновникь сталь всезпающимь умникомъ и подобныхъ представленій не оберешься,

образныхъ постановленій, скопившихся въ продолженіе нъсколькихъ въковъ, было, все таки, огромнымъ шагомъ впередъ; что только съ эпохи «Свода» изучение нашего права перешло въ область возможнаго, и первое, основное правило всякаго общественнаго устройства: «никто не можетъ отговариваться невъдъніемъ закона», перестало, — по крайней ыбръ несравненно болъе чъмъ прежде, -- казаться насмѣшкою, какою оно, до тѣхъ поръ, безусловно у насъ представлялось; что «Сводъ» если и не совсемъ еще истребиль, то значительно уменьшиль ту вредную, замкнутую касту нашихъ доморощенныхъ рабулистовъ-тъхъ «подыячихъ», которые, до него, одии считались какъ бы привилегированными обладателями тапиствъ безчисленныхъ нашихъ указовъ; что своею схемою, заимствованною у науки, онъ ввелъ въ наши идеп болбе порядка, логики и анализа и хотя сколько нибудь водворилъ ихъ и между нашими законпиками и такъ называемыми дъльцами, даже между мало приготовленными (\*); наконецъ, что обнаруженіе, посредствомъ «Свода», существующихъ въ законахъ противоръчій и пробъловъ, должно ему ставить не въ вину, а въ большую заслугу, такъ какъ этимъ самымъ открылось и болбе удобства и болье настоятельности къ исправленіямъ. Прибавимъ, впрочемъ, что самъ Сперанскій пикогда не считаль «Свода» трудомъ окончательнымъ: онъ смотръдъ на него только какъ на очищенный матеріаль для составленія, впоследствін, настоящих в уложеній, невозможных в, или по крайней мфрф очень ненадежныхъ, безъ предварительнаго полнаго обогрѣнія того, что уже есть. Можеть быть, сколько мы его знали, у него была, во всемъ этомъ, еще и другая, болбе отдаленная цбль, именно, черезъ извлечение нашихъ законовъ изъ прежняго хаоса и большую доступность ихъ, перевосинтать умы, ввести народъ въ юридическую.

<sup>(\*)</sup> Мы сами имъли случай слышать отъ многихъ людей, не получив-

среду, разширить его понятія о правѣ и законности, и такимъ образомъ усилить его воспрінмчивость къ высшему кругу идей и къ большему участію въ мѣрахъ, для него самого предпринимаемыхъ. Во всякомъ случаѣ «Сводъ» нослужилъ весьма важною ступенью къ тому самомышленію и къ той самодѣятельности, которыхъ развитіе, обусловливаемое еще и другими обстоятельствами, хотя и началось у насъ, при содѣйствіи правительства, конечно, уже гораздо позже, но для которыхъ основные камии были положены, какъ нельзя въ томъ усомниться, твореніемъ Сперапскаго.

## Ш.

Кодификаціонныя работы Сперанскаго обинмали не одну гражданскую часть и не одит губерній, на общихъ правахъ состоящія. Предметомъ ихъ были еще постановленія военныя и отдельные законы Остзейскаго (Прибалтійскаго) и Западнаго края.

Для приведенія въ систему постановленій военныхъ была учреждена, въ одно время съ работами по составленію общаго «Свода», особая коммиссія, при военномъ министерствѣ, по также подъ непосредственнымъ руководствомъ Сперанскаго. Опа дѣйствовала по одинаковымъ главнымъ началамъ съ данными для гражданскихъ кодификаціонныхъ работъ, съ тою только разницею, что, вмѣсто Уложенія царя Алексѣя Михайловича, здѣсь исходиою точкою опредѣлено было принять Воннскій Уставъ Петра Великаго. Сводъ военныхъ постановленій, въ 12-ти томахъ, былъ совершенно оконченъ и напечатанъ еще при Сперанскомъ; но обнародованъ, при манифестѣ 25-го іюня 1839-го года, уже спустя нѣсколько мѣсяцовъ послѣ его смерти.

шихъ теоретическаго образования, что они только на «Сводъ» выучились, такъ сказать, мыслить и разсуждать.

Для кодполкацій провинціальных узаконеній Остзейскаго и Западнаго края, были составлены на мёстахъ, еще во время существованія коммиссін законовъ 1804-го года, губерискіе комитеты. Нікоторые изъ нихъ тогда же принялись за порученное имъ дъло; прочіе просили и ожидали общаго плана и подробныхъ наставленій; но какъ имъ не было дано ни того, ни другаго, то они впали въ бездъйствіе. Въ 1830-мъ году Сперанскій учредиль при ІІ-мъ отд'вленіи два особыхъ стола: одинъ для составленія Свода законовъ Остзейскихъ губерній, другой—для губерній Западныхъ, п свъдущіе эксперты, призванные къ этому дълу въ Петербургъ, занимались имъ ибсколько летъ. Въ 1836-иъ году, но окончаніп перваго изъ названныхъ Сводовъ, образованъ быль, для его просмотра, въ Петербургѣ же, особый ревизіонный комитеть изъ членовь отъ дворянства и городовъ трехъ Остзейскихъ губерній, котораго действія при Сперанскомъ еще не были окончены. По Западному краю, напротивъ, Сводъ, съ помощью такихъ же средствъ, быль совершенно завершенъ, но обнародованіе сго отложено за начавшимися, тогда же, соображеніями о распространенін на губернін, отъ Польши возвращенныя, общихъ Русскихъ законовъ, что и осуществилось, какъ извъстно, въ 1840-мъ году, безъ участія и уже послъ смерти Сперанскаго.

Сверхъ мѣстныхъ Сводовъ для разныхъ частей имперіп, въ 1835-мъ году еще были пачаты работы по кодификаціи законовъ великаго княжества Фипляндскаго. Этими работами занималась особая коммиссія въ Гельсингфорсѣ, подъ предсѣдательствомъ Барона Вале́на, который каждые три мѣсяца присылалъ Сперанскому рапорты о ходѣ ея занятій; но самыхъ произведеній коммиссін при его жизни еще не было представлено въ Петербургъ.

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ:

Осовыя запятія.

Дъятельность Сперанскаго при Императоръ Николаъ І-мъ была едва ли менте многосторония, чтмъ при Александрт, хотя, можетъ быть, болье сосредоточенна. Сверхъ лежавшихъ на немъ постоянныхъ работъ по кодификаціи и но званію члена департамента законовъ въ государственномъ совъть, Государь поручаль ему составление всъхъ чрезвычайныхъ государственныхъ актовъ, манифестовъ о войнъ, о мпрѣ, о событіяхъ въ императорскомъ домѣ и пр. Кромѣ того, одновременно съ этими случайными работами и съ занятіями по комитетамъ Сибпрскому и Азіятскому, опъ быль председателемь или членомь во множестве временныхъ комитетовъ: о составлении уставовъ вексельнаго и о несостоятельности, учреждения коммерческихъ судовъ, рекрутскаго устава, объ устройствъ запасныхъ магазиновъ пароднаго продовольствія, о казенныхъ подрядахъ, о духовныхъ завъщаніяхъ, объ учрежденін управленія войска Донскаго, объ уставахъ для учебныхъ заведеній и т. д. Если плоды этой д'вятельности также принадлежать скорбе къ исторіи царствованія Императора Николая І-го чёмъ къ личной біографіи Сперанскаго, то все же мы считаемъ долгомъ ввести въ последиюю, въ виде эппэодовъ, хотя тѣ изъ числа особыхъ заиятій, въ которыхъ его роль наиболье выказывалась.

I.

Къ числу важныхъ заслугъ Сперанскаго, теперь почти забытыхъ, но и въ свое время, кажется, пе довольпо оцѣненныхъ, должно причислить ту, что, возсоздавъ паши законы, опъ первый далъ и средства имъ учить и учиться.

Въ 1828-мъ году, когда уже было окончено историческое обозрѣніе нашего законодательства и приступлено къ составленію догматических в Сводовъ, Сперанскій представиль Государю, что, для установленія правосудія на твердыхъ оспованіяхъ, пеобходимы пе одни ясные и положительные законы, по и знающіе судьи и закопов'єдцы. «Обученіе Россійскаго законов'єд'бнія въ университетахъ нашихъ-писаль онъ въ своемъ докладе-доселе не могло иметь успеха по двумъ причинамъ: по недостатку учебныхъ книгъ, и по недостатку учителей. Двъ учебныя книги: одну для учителей, другую для учащихся, необходимо должно составить. Трудъ сей не маловажень; но составленіемъ Сводовъ и Уложеній онъ будеть облегчень и есть падежда, что во ІІ-мъ отделенін онъ можеть быть совершень. Пріуготовленіе учителей представляеть болбе трудностей. Здёсь должно цачать почти съ самаго перваго образованія. Должно сперва снабдить каждый университеть двумя или хотя одинмъ Русскимъ профессоромъ правъ, пріуготовленнымъ исключительно для сей части. Къ сему пріуготовленію университеты наши мало представляють способовъ. Въ нихъ есть каоедры Римскаго права; по въ Петербургскомъ, Московскомъ, Харьковскомъ и Казанскомъ университетахъ это-пустой обрядъ; пбо какъ учиться Римскому праву безъ Латинскаго языка? Въ другихъ университетахъ можетъ быть болбе успъховъ: въ Дерптъ-въ правахъ Римскомъ и Нъмецкомъ, въ Вильиъ-въ Римскомъ и Польскомъ; но, къ сожалѣнію, нигдъ въ Россійскомъ!» Вслъдствіе того Сперанскій предлагаль: 1) вызвавь изъ духовныхъ академій С.-Петербургской и Московской по три дучшихъ студента, вполнъ окопчившихъ курсъ, помъстить ихъ въ С.-Петербургскій универ-

ситеть, на казенный счеть, для слушанія лекцій только по Римскому праву и Латинской словесности; 2) этимъ студентамъ являться, сверхъ того, каждый день во ІІ-е отдъленіе, гдв слушать, у его чиновниковъ, уроки Русскаго публичнаго и гражданскаго права, а также читать лучшія юридическія сочиненія, съ представленіемъ нисьменныхъ о нихъ отчетовъ, практически упражняться въ дёлопроизводстве и составлять систематическіе алфавиты къ «Полному Собранію Законовъ»; 3) по выдержанін ими строгаго экзамена во всемъ пройденномъ, поручить этимъ повымъ профессорамъ образовать и вскольких в дучших в на в казенных в студентовъ С.-Петербургскаго и Московскаго университетовъ, для приготовленія себ' достойных помощинков и преемииковъ. «Такимъ образомъ-говорилъ онъ въ заключении докладной записки-положено будетъ твердое начало юридическому въ Россіп образованію и, судя по охот'є къ сему роду ученія, въ молодыхъ людяхъ прим'єтной, можно надъяться, что оно скоро распространится и перестанеть быть ръдкимъ.

Избранные, на этомъ основаніи, студенты духовныхъ академій, по окончаніи предназначенныхъ имъ курсовъ, доказали свои усивхи на шести испытаніяхъ, при которыхъ Сперанскій всегда лично присутствовалъ. Во время экзаменовъ у него родилась мысль отправить ихъ, для дальивійнаго еще усовершенствованія, въ одниъ изъ иностранныхъ университетовъ. Но сношенію съ знаменитымъ Александромъ Гумбольдтомъ, онъ выбралъ, для этого, университетъ Берлинскій, гдв наши молодые люди, подъ надзоромъ изв'єстнаго Савины, были вв'єрены особенному понеченію и руководству профессора Рудорфа. Къ первымъ шести, прислашнымъ сюда студентамъ, нозже были присоединены еще новые, частію вызванные также изъ духовныхъ академій и подобно первымъ прослушавшіе курсы сперва въ Петербург-

скомъ университетъ, а потомъ во П-мъ отдъленін. Всь они, во время пребыванія за границею, постоянно представляли ІІ-му отд'єленію письменные отчеты о своихъ занятіяхъ, а въ 1830-мъ и 1832-мъ годахъ Сперанскій, при побадкахъ, для поправленія своего здоровья, къ заграничнымъ водамъ, по и вскольку дней проводиль въ Берлипв, чтобы лично удостовърпться въ ихъ успъхахъ п переговорить о ходъ ихъ занятій съ профессорами. Одна часть студентовъ возвратилась въ Петербургъ въ 1832-мъ году, другая въ 1834-мъ, послѣ чего, бывъ еще оставлены на иѣкоторое время при И-мъ отделеніи для практическихъ занятій, частію же для перевода на Русскій языкъ приготовлявшагося тогда Свода законовъ Остзейскихъ губерній, они, по выдержанін экзамена на степень доктора правъ, были размъщены профессорами въ разные наши университеты. Между этими воспитанниками Сперанскаго назовемъ: Неволина, Редкина, Калмыкова, двухъ братьевъ Баршевыхъ, Кранихфельда, Алексвя Куницына и др., которыхъ имена сдълались болье или менье извъстны не только по педагогической ихъ дъятельности, по и въ юридической нашей литературъ. Только съ этого времени открылась возможпость зам'вщать профессорскія каоедры Русскими учеными правов'вдами и давать молодымъ покол'впіямъ настоящее юридическое образование, не одно, какъ прежде, общее, но п спеціальное въ области отечественнаго законовѣдѣнія.

Здёсь же должно упомянуть объ участіп Сперанскаго и въ другомъ важномъ установленін для юридическаго воснитанія нашего юношества, котораго нользу можно вполив оцёнить только сравнивая теперешній составъ нашихъ высшихъ судебныхъ канцелярій съ прежинмъ. Мы говоримъ объ училищё правовёдёнія, которому въ 1860-мъ году исполнилось первое двадцатинятилётіе его существованія. Извёстно, что патріотическая мысль учрежденія этого училица

принадлежала принцу Петру Георгіевичу Ольденбургскому, который посвятиль ему задущевныя заботы цёлой своей жизни, а сверхъ того принесъ на это дело и значительныя матеріальныя пожертвованія (\*). Письмо принца отъ 26-го октября 1834-го года, въ которомъ онъ выражалъ свое намъреніе и предлагаль средства для его осуществленія, было передано Императоромъ Николаемъ Сперанскому, съ слъдующею надписью: «Благородныя чувства принца достойны уваженія. Прошу, прочитавъ, переговорить съ нимъ и миф сообщить какъ ваши замвчанія, такъ и то, что вами съ принцомъ условлено будетъ.» Составленные, на этомъ основанін, по обоюдному ихъ соглашенію, проекты устава п штата были разсмотръны въ государственномъ совътъ и утверждены Государемъ 29-го мая 1835-го года, а 5-го декабря Сперанскій им'ёлъ удовольствіе присутствовать при открытін училища, пом'єщеннаго, какт бы по особенному стечению обстоятельствъ, именно въ томъ домъ (бывшемъ Неплюева), въ которомъ самъ опъ, по возвращени изъ Сибири, снова былъ призванъ къ законодательнымъ работамъ (\*\*).

### $\Pi$ .

Остающимся въ живыхъ изъ числа сподвижниковъ первыхъ лѣтъ царствованія Императора Николая І-го, еще памятенъ особый комитетъ, которому потомъ, въ его собственныхъ актахъ и въ сношеніяхъ съ нимъ Государя—въ общей связи государственнаго управленія онъ всегда оставался безгласнымъ—было дано названіе комитета 6-го декабря 1826-го года, по дию его учрежденія. Этому комитету, составленному первопачально изъ графа Кочубея, кия-

<sup>(\*)</sup> На покупку дома для училища и на первоначальное его обзаведение было пожертвовано принцомъ болъе милліона рублей.

<sup>(\*\*)</sup> Кабинетъ Сперанскаго, вмѣщавшій въ себѣ и его библіотеку, находился тамъ, гдѣ теперь устроена церковь училища.

зя А. И. Голицына, графа Дибича, графа Петра Александровича Толстаго, Иларіона Васильевича Васильчикова и Сперанскаго (\*), Государь, въ собственноручной запискѣ, поручилъ: «1) Пересмотрѣть бумаги, найденныя въ кабинетѣ Императора Александра; 2) пересмотрѣть нынѣшнее государственное управленіе; 3) изложить миѣніе: а) что предполагалось, б) что есть, в) что оставалось бы еще кончить; 4) изложить миѣніе, что нынѣ хорошо, чего оставить нельзя, и чѣмъ замѣнить; 5) матеріалами къ сему употребить: а) то что найдено въ кабинетѣ, б) что Балашову поручено было (\*\*), в) то что сами члены предложать.»

Уже изъ одной этой краткой инструкціи видно, къ какому огромному, почти необъятному кругу соображеній призывался новый комитеть. Но ин въ бумагахъ, найденныхъ въ кабинеть Императора Александра, ин въ предположеніяхъ Балашова, не открылось почти инчего, чѣмъ можно было бы воспользоваться. По этому членамъ оставалось обратиться только къ третьему разряду матеріаловъ изъ числа указанныхъ Государемъ, т. е. сообразить самимъ, что могло бы представиться полезнымъ и нужнымъ исправить или ввести. Здѣсъ Сперанскій, съ обыкновенною своею уклончивостію и съ своимъ даромъ владѣть людьми, умѣлъ не только сдѣлаться главною пружиною комитета, по и направить его къ иѣкоторымъ изъ прежнихъ своихъ организаціонныхъ идей, разумѣется, на сколько опѣ могли соотвѣтствовать перемѣпившимся обстоятельствамъ, въ особенности

<sup>(\*)</sup> Производителями д'яль были статсь-секретари: сперва Дмитрій Васильевичь Дашковь и Дмитрій Ипколасвичь Блудовь, а потомъ баронъ Модесть Андреевичь Корфъ.

<sup>(\*\*)</sup> По упомянутому уже нами его званию генераль-губернатора пяти губерній, ему было поручено собрать и изложить результаты своей опытности въ проектѣ общаго преобразованія губерискаго управленія.

же характеру и намъреніямъ новаго Монарха (\*). Съ свойственною ему энергическою неутомимостію, онъ нашелъ въ себъ достаточно силъ, рядомъ съ огромными работами по ІІ-му отдъленію Государевой канцеляріи, вести и эту.

«Не уновленіями—писаль онъ въ одной изъ своихъ записокъ, сделавшейся потомъ программою всехъ дальнейшихъ дъйствій комитета 6-го декабря, — но непрерывностію видовъ, постоянствомъ правилъ, постепеннымъ исполненіемъ одного и того же плана устрояются государства и совершаются всѣ части управленія. Слѣдовательно продолжать начатое, довершать неоконченное, раскрывать преднамъренное, исправлять то, что временемъ, обстоятельствами, попущениемъ исполнителей, или ихъ злоупотребленіями, совратилось съ своего пути-въ семъ состопть все дівло, вся мудрость самодержавнаго законодателя, когда онъ ищеть прочной славы себъ и твердаго благосостоянія государству. Но продолжать начатое, довершать неоконченное, нельзя безъ точнаго удостов врснія въ томъ, что именно начато и не окончено, гдъ и почему остановилось, какія встр'єтимись препятствія, чімь отвратить ихъ можно.» -Выведя отеюда, что комитеть должень имъть главною цълью пересмотръть предположенія, возникавшія, по разнымъ частямъ управленія, въ прежнее время, Сперанскій такъ означиль сущность и ходъ предлежавшихъ занятій: Предметы комитета: 1) обозрвие учрежденій государственныхъ (совъта, сената и министерствъ) и губерискихъ, со стороны ихъ исторін, перем'єнъ въ посліднія двадцать нять льть, настоящаго ноложенія, коренныхъ свойствъ и мѣръ усовершенія; 2) обозрѣніе разныхъ частей управленія, и именно: а) дёль финансовыхь: податей,

т(\*) Такъ, напримъръ, была возобновлена мысль о правительствующемъ и судебномъ сепатъ, и самый проектъ этого учреждения, составленный въ 1811-мъ году, былъ вновь подробно пересмотръпъ и исправленъ.

земскихъ повиниостей, пошлинъ, государственныхъ имуществъ, движенія внутренней и внішней торговли и фабрикъ и кредитныхъ установленій, и б) законовъ земскихъ, или о частной собственности (\*), о правахъ различныхъ состояній, о прав' вещественномъ и личномъ, и о порядкъ судопроизводства. Образъ дъйствія: 1) собраніе полныхъ свъдъній о всъхъ предметахъ, подлежащихъ разсмотрѣпію; 2) составленіе историческихъ изложеній, съ замѣчаніями о пеудобствахъ и о мѣрахъ исправленія; 3) разборъ прежнихъ проектовъ; 4) постановление главныхъ началь исправленія въ журналахъ комитета, подносимыхъ на высочайшее усмотрѣніе; 5) изготовленіе, по одобреннымъ Государемъ началамъ, подробныхъ положеній; 6) сообщеніе посабднихъ подлежащимъ начальствамъ и исправленіе по ихъ замѣчаніямъ; 7) впесеніе псправленныхъ положеній въ государственный сов'єть. Порядокъ исполненія: соединеніе всёхъ пройденныхъ предметовъ въ кабинетё Государя, съ тѣмъ, чтобы всѣ новыя положенія были обращены къ исполненію не иначе, какъ ез общей их в совокупиости и въ одну опредъленную эпоху, когда Своды законовъ для каждой части будутъ готовы. «Симъ только образомъ — заключалъ авторъ записки — мождо удостовършть полное ихъ дъйствие. Изъ сего правила, по настоятельности нуждъ, могутъ быть допущены и которыя изъятія; по чёмъ менёе будеть сихъ изъятій, тёмъ будеть лучше и надежиће:»

<sup>(\*)</sup> Терминомъ: «законы земскіе», Сперанскій сначала думаль было замінить названіе, употреблявшееся у насъ, и въ учебникахъ и въ діловомь слогь, гражданскаго права; но этоть терминъ, хотя онь и быль заимствованъ изъ старинной пашей юридической поменклатуры, показался Императору Николаю имінощимъ видъ какой-то, не совсёмъ понятной и не довольно опредълительной повизны, вслідствіе чего Сперанскій возвратился отъ него къ прежнему, общеупотребительному названію.

На этихъ основаніяхъ, въ которыхъ такъ сильно отражалась часть мыслей прежняго государственнаго секретаря, приспособленныхъ впрочемъ къ новымъ обстоятельствамъ, но въ которыхъ, къ сожалению, не довольно обращалось вниманія на контроль практики и на образъ и средства исполненія посредствомъ м'єстныхъ властей, были составлены Сперанскимъ и потомъ обсуждены въ комитетъ 6-го декабря проекты новыхъ образованій для разныхъ частей и степеней управленія; но окончательное утвержденіе нолучиль изъ нихъ только одинъ новый законъ о выборахъ и собраніяхъ дворянства, который, по разсмотрёнін его въ государственномъ совътъ, былъ обнародованъ при манифестѣ 6-го декабря 1831-го года (№ 4989). Сверхъ того въ 1830-мъ году поступилъ въ государственный совътъ, обработанный въ томъ же комитетъ, проектъ новаго постановленія о состояніями, слагавшійся наб трехъ главныхъ частей: 1) дополнительнаго закона собственно о разныхъ состояніяхъ подданныхъ и о порядкі гражданской службы (уничтоженіе чиновъ и пр.); 2) указовъ и положенія о дворовых в людях в, и 3) указа объ ограниченін раздробленія недвижимыхъ населенныхъ имуществъ. Всѣ предположенія комптета 6-го декабря по этимъ предметамъ повельно было разсмотрыть непосредственно въ общемъ собранін сов'єта, минуя его департаменты, въ особыхъ чрезвычайныхъ заседанияхъ (\*). Здёсь по многимъ вопросамъ возникло разномысліе и и вкоторые члены осноривали даже основныя положенія проекта; по самое значительное число голосовъ было въ его пользу, съ разными только частными перемънами и исправленіями. Важность дъла побудила и Государя принять личное участіе въ разсужденіяхъ

<sup>(\*)</sup> Ихъ было въ мартъ и апрълъ 1830-го года, для этого дъла, пятнадцать.

совъта. Въ засъданіи 26-го апръля, онъ приказаль снова прочесть весь проектъ въ своемъ присутствіи и потомъ потребоваль, «чтобы члены со всею откровенностію п по долгу присяги изъявили свои мивнія на тв онаго части, кои считаютъ неудобными, имъя въ виду, что Его Величество желаетъ одной только пользы государству.» Хотя ижкоторыя возраженія, сділанныя вслідствіе этого вызова нісколькими часнами, были тутъ же отклонены вевми другими, и за тъмъ всъ проекты совътъ поднесъ къ окончательной конфирмацін въ одобренномъ большинствомъ видѣ, однако самое дъло умерло тогда безъ результатовъ. Должно ли это приписать весьма сильнымъ возраженіямъ, представленнымъ отъ цесаревича Константина Павловича, къ которому проекты были пересланы въ Варшаву, или замѣчаніямъ, слышаннымъ въ совътъ, или собственному убъждению Императора Николая, что предметь еще не достигь надлежащей эрелости, или, наконецъ, вліянію неожиданно разразившихся, въ это самое время, революцій Французской и Бельгійской (Польская последовала поэже), отвлекшихъ вииманіе Государя, только проекты остались неутвержденными и сов'ту не было объявлено по нимъ шикакого дальивниаго повелвиія. Лишь одинъ изъ числа ихъ (впрочемъ съ значительными перемѣнами противъ первоначальной редакціи), именно, проектъ указа объ ограничении раздробления населенныхъ имуществъ, въ ноябръ того же 1830-го года вповь быль предложенъ совъту, по отдъльно и какъ бы незавненмо отъ помянутаго дёла, для соображенія единственно въ томъ отношеніи: не нужно ли этотъ указъ чёмъ либо дополнить, или въ чемъ инбудь перемѣнить его редакцію? Совѣтъ отвѣчаль, что хотя пэложеніе указа и не требуеть никакой перем'яны, но предписываемыя имъ м'яры не могутъ им'ять желаемыхъ полезныхъ последствій, если не будеть съ темъ вивств запрещена продажа людей по одиночкв и безъ зем-

ли; «запрещеніе же такого рода-присовокупиль сов'ятьне смотря на всю благотворность его основаній, несвоевременно, такъ какъ у насъ свиръпствуетъ холера и, при разстройствь, произведенномъ ею въ хозяйственныхъ дылахъ и распорядкахъ большей части жителей, подобная мфра можетъ показаться стёснительною вообще и въ особенности для мелкопом встнаго дворянства.» На этомъ все и покончилось. Хотя некоторыя изъ мыслей, развитыхъ въ проекте закона о состояніяхъ, были, впосл'ядствін, осуществлены порознь, но съ разными изм'вненіями, даже и во многомъ главномъ. Прочія предположенія комптета 6-го декабря не получили, какъ выше сказано, дальпейшаго движенія и не доходили до государственнаго совъта. Государь, сосредоточивъ все свое внимание на наступпвинхъ, въ то время, важныхъ политическихъ переворотахъ, охладёлъ къ этому дёлу; комптетъ, не бывъ формально закрытъ, ослабилъ и потомъ совсемъ прекратилъ свои заиятія, и все его проекты были переданы въ І-е отдёленіе Государевой канцелярін—для храненія. Въ поздивишіе годы царствованія Императора Николая, комитетъ 6-го декабря иногда опять быль собираемъ, но единственно для решенія разныхъ отдельныхъ вопросовъ, и въ другомъ составъ, такъ какъ ибкоторыхъ изъ прежнихъ членовъ не было боле въ живыхъ. Смерть взяла изъ ихъчисла и Сперанскаго.

### Ш.

Мы уже говорили, что составитель «Свода» никогда не считаль его трудомь окончательнымь. Онь, напротивь, видёль вы немь лишь нервое звено кы тому, чтобы, приведя вы извёстность настоящее нашего законодательства, перейти кы его будущему, т. е. кы возможному его усовершенти. у.

ствованію. А какъ д'биствія комитета 6-го декабря ограничивались, преимущественно, одинми учрежденіями, или частью организаціонною, то пересмотръ и уложеніе всёхъ прочихъ частей падали на обязанность ІІ-го отдёленія Государевой канцеляріп, которое, по словамъ рескринта 31-го января 1826-го года, именно съ этою цёлью и было основано. Оставалось, слёдственно, опредёлить порядокъ, какимъ ему дъйствовать въ исправлении нашихъ законовъ, къ чему Сперанскій находиль два пути: постепенный, пли отд'вльный, и систематическій. «Первый путь-писаль онъ въ своемъ докладъ Государю-есть путь дъль текущихъ. По м'вр'в ихъ движенія постепенно раскрываются всів части управленія. Но сіе раскрытіе медленно и невърпо. Тутъ важные вопросы, бывъ смѣшаны съ маловажными, рѣдко представляются въ истинномъ ихъ видъ. Разсмотръніе ихъ, бывъ тёснимо многосложностію, настоятельностію и стремлепісмъ дёлъ текущихъ, не можетъ иметь ни надлежащаго пространства, ин твердости. Второй путь есть отдёльное, независимое отъ дёлъ текущихъ, обозрёние главныхъ предметовъ, разсмотръніе и разрышеніе тыхь вопросовъ, кои прежде были начаты, но не окончены, и кои, въ связи государственныхъ дёлъ, составляютъ самыя существенныя начала управленія.» По сов'єщаній объ этомъ Сперанскаго съ тогдашнимъ министромъ юстицін Дашковымъ, они предложили второй путь, какъ единственный, который, по ихъ мивийо, могъ вести къ исправлению прочному. Императоръ Николай, одобривъ ихъ взглядъ, приказалъ начать съ уложенія законовъ уголовныхъ, которыхъ недостатки, еще болье обнаружившеся черезъ «Сводъ», представлялись, въ то время, особенно ощутительными. Важное это дело Государь возложиль въ совокупности на Сперанскаго и Дашкова; но оба вскоръ за тъмъ умерли и новое «Уложеніе о Наказаніяхъ», утвержденное въ 1845-мъ году, было

составлено уже преемникомъ Сперанскаго, статсъ-секретаремъ графомъ Дмитріемъ Николаевичемъ Блудовымъ (\*).

Между тъмъ, для одной по крайней мъръ мъстности, первая попытка исправленія постановленій, которыми опреділялись паказація и взысканія, была сдёлана еще при Сперанскомъ. Неустройство и слабый составъ С.-Петербургской полиціи уже давно требовали кореннаго преобразовапія, для котораго и быль учреждень, подь его предейдательствомь, особый комитеть. Въ составленный этимъ комитетомъ проектъ, внесенный въ государственный совътъ въ последній годъ жизни его председателя (1838), была включена обширная часть о полицейскомы суды, которою, сверхъ установленія новаго порядка полицейскаго діблопроизводства, дополнялись и исправлялись и самыя постановленія о преступленіях и проступках противь блаючинія. Но, или этп предположенія сложились подъ сторонинми вліяніями, которымъ предсъдатель комптета не хотьль или не въ силахъ былъ сопротивляться, или самъ онъ, при другихъ своихъ занятіяхъ и уже слабъя физически, не могъ вполнъ отдаться новому труду и слишкомъ положился на прочихъ членовъ, только проектъ заключалъ въ себф явные признаки и незр'влости отд'влки, и совершенной несовибстности съ тъми взглядами, которые постоянно отражались во всёхъ прежлихъ произведеніяхъ Сперанскаго. Въ государственномъ совътъ, не смотря на весь авторитеть того лица, отъ имени котораго быль внесень проекть, онъ встрътиль многія и сильныя возраженія. Въ жизнь уже усибли войти новыя мысли, новыя требова-

<sup>(\*)</sup> Первымъ пресминкомъ Сперанскаго былъ назначенъ, какъ мы уже сказали, Дашковъ; но онъ прожилъ отъ этого назначена всего съ небольшимъ девять мъсяцовъ, и тогда званіе главноуправляющаго И-мъ отдъленіемъ Государевой канцеляріи было возложено на графа Блудова.

нія, которымъ, въ блестящее свое время, Сперанскій самъ первый бы порадовался. Съ самаго начального приступа къ разсмотрънію новаго положенія, совъть замътиль: 1) что, по содержанію его, не полиція учреждается для жителей столицы, а, напротивъ, жители предполагаются какъ бы существующими для полиціп; 2) что оно заключаеть въ себъ зародышъ къ безконечнымъ притязаніямъ и прит всичніям в со стороны полицейских в агентов в в в с тененей. За тёмъ, по невозможности достаточно вникнуть въ подробности такой огромной п многосложной работы при одномъ выслушиваніи ея, сов'ять положиль проекть напечатать. Бывъ разосланъ въ этомъ вид' ко всемъ членамъ, онъ вызваль еще множество другихъ возраженій, которыхъ обсуждение было, однако же, отстранено до разръщенія сперва основныхъ, такъ сказать жизненныхъ вопросовъ дела, тогда какъ Сперанскій, съ своей стороны, памеревался отложить последше до обсужденія частныхъ замечаній. Посл'є очень живыхъ п шумныхъ преній по этимъ вопросамъ и послъ тщетной, болье упорной, нежели раціональной защиты произведенія комитета, Сперанскій, взволнованный и утомленный до изнеможенія, нашелся вынужденнымъ-уступпть. Важибінная часть-весь уголовнополицейскій кодексъ-была псключена изъ проекта, въ которомъ такимъ образомъ, вмёсто составлявшихъ его полуторы тысячи параграфовъ, остались только улучшенные штаты Петербургской полицін и правила о порядкі производства въ ней дель, а все относившееся къ постановленіямъ о преступленіяхъ и проступкахъ единогласно опредѣлено присоединить къ общему, въ свое время, пересмотру уголовных в законовъ (\*). Это было, можетъ статься,

<sup>(\*)</sup> Въ этомъ составѣ Императоръ Николай утвердилъ положение С.-Петербургской полиции 1-го апрѣля 1838-го года (№ 11.109).

одно изъ самыхъ жестокихъ пораженій, какія когда либо претеривваль Сперанскій въ совыть. Разговаривая, тотчасъ послѣ засѣданія, о его результатѣ съ тогдашнимъ государственнымъ секретаремъ барономъ Корфомъ, онъ не могъ скрыть своего огорченія. «Я уступпль-сказаль онъ-не по убъждению въ томъ, чтобы мон предположения были дурны, но во-первыхъ потому, что у насъ вообще мало, а въ полицейской службѣ еще меньше людей, въ которыхъ можно бы предположить способность вразумиться въ новыя правила и исполнять ихъ достойнымъ образомъ; во-вторыхъ для того, чтобы избъжать нареканій если діло пойдеть худо, потому что неуспіть отнесуть, разумбется, не къ исполнителямъ, какъ бы следовало, а къ педостаткамъ самого закона, сколько бы онъ ни быль хорошъ. Вообще-продолжаль Сперанскій-не намъ, въ наши лъта, писать законы: пишите вы, молодые люди, а наше дёло будеть только обсуживать. Я уже слишкомъ старъ, чтобы сочинять и отстаивать сочиненное, а всего тяжелье то, что сочиняещь съ увъренностію не ложить до плода своихъ трудовъ.» Спустя нъсколько дней, баронъ Корфъ свиделся съ великимъ княземъ Михапломъ Павловичемъ, который, въ совътъ, быль въ числъ самыхъ жаркихъ противниковъ проекта. «Не могу-замѣтиль великій князь, между разговоровъ-не отдать въ этомъ дѣлѣ подной справедливости Михайлу Михайловичу: въдь и прочесть его книгу надобно было м'всяцъ, а каково же написать! При всемъ томъ, когда мы указали на вредъ и опасность, которыми новый проекть угрожаль бы частнымъ лицамъ, съ полнымъ самоотверженіемъ, пожертвоваль общей пользѣ своимъ огромнымъ трудомъ, безъ всякихъ личностей, даже не показавъ вида досады. И все это когда ему подъ семьдесятъ лётъ, когда, слёдственно, для него уже нътъ будущности и настоящая работа есть, въроятно,

его лебединая и всня! Такое самоотвержение еще бол возвысило его въ монхъ мысляхъ и я очень желалъ бы, чтобъ кто нибудь его удостов врилъ, что если я всячески оспоривалъ проектъ, по ув врениости въ его вред в, то отнюдь не им во инчего противъ автора, котораго глубоко уважаю.»

Корфу легко было понять намекъ великаго князя и онъ не оставилъ передать содержание его отзыва Сперанскому. Слова Миханла Навловича тронули старца; но тѣмъ не менѣе это прѣніе, со всѣми его горячими объясненіями и сценами, чрезвычайно его разстропло, что замѣтио было приближеннымъ даже изъ его разговоровъ, впослѣдствіи безпрестанно возвращавшихся къ этому предмету.

Вскор' посл' ръшенія сказаннаго діла умеръ предстдатель государственнаго совъта графъ Новосильцовъ. Отдавъ барону Корфу, въ личной аудіенцій, свои приказанія о бумагахъ покойнаго, о его погребении и пр., Императоръ Николай перешелъ къ вопросу о преемникъ ему и изчисляя, поочередио, разныхъ возможныхъ кандидатовъ на этотъ первый пость въ государствъ, сказалъ: «Всъхъ способиъе къ должности предсъдателя, во всъхъ отношеніяхъ, быль бы, конечно, Михайло Михайловичъ; по боюсь, что къ нему не пивли бы полной довъренности: опъ-мой редакторъ и потому его стали бы подозрѣвать въ пристрастіи ко мив. . . . . . » На следующее утро (9-го апреля 1838-го) вышель указь о зам'вщенін Новосильцова графомъ (потомъ кияземъ) П. В. Васильчиковымъ. Сперанскій былъ назначенъ, на его мъсто, предсъдателемъ департамента законовъ, оставаясь, вибстб, и при главномъ начальствб надъ И-мъ отделеніемъ Государевой канцеляріи.

## IV.

Сперанскому, при множеств другихъ разнообразныхъ его занятій, выпаль на долю еще одинь трудь, им'ввшій особенную важность и по цёли и по самому способу приведенія его въ дъйствіе. Николай Павловичь, въ бытность великимъ княземъ, инсколько, какъ извёстно, не предвидълъ высокаго назначенія, ожидавшаго его въ будущемъ; не предвидели того и окружавшие великаго киязя. Первопачальное его воспитание совершалось подъ вліянісмъ этой отрицательной увъренности и господствовавшихъ, вообще. тогда понятій. По возшествін на престоль, онъ не разь, со всею откровенностію, выражаль свою скорбь о пробълахь, оставшихся въ его образованіи, особенно по юридической части, и хотя постоянно старался недостававшія ему свъдънія восполнять личнымъ трудомъ, но всегда и глубоко чувствоваль на сколько этоть трудь быль бы облегченъ методическимъ приготовленіемъ. При такомъ сознанін, возникшемъ изъ собственнаго горькаго опыта, Императоръ Николай еще болбе вмбииль себб въ долгъ обратить всю царскую и отеческую заботливость на воспитание своего наследника. Въ числе призванныхъ участвовать въ этомъ великомъ дёлё явились почтенныя имена Жуковскаго, графа Канкрина и Сперанскаго. По нашей цёли, мы должны ограничиться здёсь только тёмъ, что относится къ последнему (\*). Сначала, въ 1834-мъ

<sup>(\*)</sup> Эти три высоко-замѣчательныя личности не могли не уважать и не цѣнить другъ друга, хотя, по особенностямъ каждой изъ инхъ, и не въ одинаковой, можетъ быть, степени. Жуковскій, съ превосходною своею душою, конечно, не бросилъ ни одного камня въ Сперанскаго; онъ довольно часто посѣщалъ его, и если они не вошли въ ближайшую дружескую связь, то не по несходству чувствъ, а только вслѣдствіе разности ихъ занятій. Отношенія между Сперанскимъ и Канкринымъ, при сжс-

году, Государь поручиль Сперанскому приготовить Цесаревича къ присягъ, предстоявшей ему по достижении совершеннольтія; въ это время все ограничилось однимъ общимъ вступленіемъ, въ которомъ преподаватель изложиль своему слушателю понятіе о законахъ вообще, раздъленіе ихъ и разные виды, краткій очеркъ исторіи Русскаго законодательства и сущность основных законовъ нашей имперіи. Но потомъ, съ 12-го октября 1835-го по 10-е апръля 1837-го года, пройденъ былъ Сперанскимъ, при помощи тогдашняго профессора С.-Петербургскаго университета барона Врангеля, полный юридическій курсь, которому онь даль названіе «беслов» (\*). Это н были, въ полномъ смыслъ, бестьды, но бесъды не схоластически преподающаго профессора съ студентомъ, слъдящимъ за его лекціями пногда только для выдержанія экзамена, а государственнаго челов вка, глубоко и на практик в изу-

дневныхъ ихъ соприкосновеніяхъ на служебномъ поприщѣ, иногда довольно щекотливыхъ, имѣли другой характеръ; но эти соприкосновенія никогда пе переходили во вражду, ни даже въ непріязнь, и обращеніе ихъ было взаимно почтительное. Случалось, правда, слышать, что Капкринъ заочно называлъ Сперанскаго «большимъ ипокритомъ»; по ни такой эпитетъ, ни самолюбіе, которымъ омрачалась геніальная даровитость Канкрина, не мѣшали ему все важиѣйшее изъ своихъ предположеній и проектовъ отдавать на предварительный судъ этого «ппокрита», не изъ одной служебной формальности, а по истинному довѣрію къ его взгляду. Сперанскій, съ своей стороны, разгадалъ Канкрина еще въ 1813-мъ году, когда тотъ былъ только генералъ-питендантомъ дѣйствующей арміи. «Пѣтъ у насъ, во всемъ государствѣ, человѣка способнѣе Канкрина быть министромъ финансовъ»—отзывался онъ, въ Перми, пріятелю своему Попову. Это миѣніе, сколько намъ извѣстно, не измѣнилось и впослѣдствіи.

<sup>(\*)</sup> По окончаніи этихъ «бесѣдъ», Сперанскому 17-го апрѣля 1837-го года,—т. е. въ день рожденія высокаго его слушателя,—пожалованы были брильянтовые знаки къ ордену св. Андрея и, сверхъ того, лично вручена, въ видѣ домашняго подарка, большая золотая табакерка, съ портретами Государя и Императрицы, богато украшенная алмазами.

чившаго жизнь Россіи и ся потребности, съ будущимъ ся Монархомъ, жадно вслушивавшимся въ науку царей и правителей. Сперанскому, при его даръ слова и всегдащией отчетливости и ясности мыслей, не трудно было овладъть вниманіемъ любознательнаго царевича. Преподаватель вложиль въ это дёло всю свою душу, всё благороднёйшія свои стремленія. Здёсь онъ уже не быль стёснень ни спёшностію требованій по д'яламъ текущимъ, ни житейскими разсчетами. Для его знаній, для его мыслей, для истинныхъ, задушевных вего убъжденій быль такой просторь, какой никогда, можетъ быть, не открывался ему на служебномъ поприщъ. Здъсь онъ могъ и долженъ былъ говорить откровенно, свободно, смѣло, могъ быть пастоящимъ Сперанскимъ. Передъ каждою лекціею онъ вкратців записываль то, что намфревался въ ней изложить. Изъ этихъ замфтокъ сложилась, съ теченіемъ времени, довольно объемистая книга, не предназначавшаяся, впрочемъ, никогда къ печати, уже и потому, что она не представляла, въ общемъ своемъ составъ, ничего доведеннаго до извъстной степени полноты, ни даже совершенно отдъланнаго и оконченнаго: въ ней только были набросаны главныя грани, предварительные очерки, нъчто въ родъ оглавленій, болье для намяти, въ помощь при дальнъйшемъ развити ихъ на словахъ. Ио нъкоторыя изъ идей, вошедшихъ въ эти «бесъды», повторились въ другомъ сочинении Сперанскаго, найденномъ при посмертномъ разборѣ его бумагъ, подъ заглавіемъ: «Руководство къ познанію законовъ». Это сочиненіе онъ предприняль по желанію и приглашенію Императора Николая и занимался имъ, какъ видно изъ собственноручныхъ его отмътокъ на рукописи, уже въ последній годъ деятельной своей жизни, по окончаніи юридических занятій съ Наследникомъ Цесаревичемъ. Указанная автору цёль была-ознакомпть нашихъ профессоровъ съ его взглядами на то, въ какомъ вид Б

и дух в должно преподавать отечественные законы, и, вибстб, представить, для преподающихъ и для слушателей, небольшую, но полную и вършую модель «Свода». Смерть не допустила осуществиться вполив этому двлу. «Руководство», замышленное по обширному плану, найдено доведеннымъ только до VIII-й главы; но, по просьбъ госпожи Фроловой-Багр вевой и по докладу статсъ-секретаря графа Блудова, Императоръ Николай разрѣшилъ напечатать это сочиненіе и въ недоконченномъ его видь. Оно столько же замьчательно какъ и все, что выходило изъ подъ пера Сперанскаго, и творецъ новъйшаго нашего дъловаго слога явился въ этой книгъ образцовымъ инсателемъ. «Руководство», изданное спустя шесть лётъ послё его смерти (\*), весь нашъ ученый міръ встрѣтилъ необыкновеннымъ одобреніемъ, и нельзя не согласиться съ единодушнымъ отзывомъ тогдашнихъ Русскихъ журналовъ, что этотъ отрывокъ, -- къ сожальнію, книгь нельзя дать другаго названія, -представиль новое доказательство, какъ ясно авторъ понималь потребности нашего юношества, виды правительства и нужды государственныя:

<sup>(\*)</sup> Опо вышло въ свътъ въ 1845-мъ году, въ С.-Петербургъ, въ 8-ю д. д., 170 стр. сви об да долого и по под потивата сегонийн

#### LABA HETBEPTAS.

Сперанскій въ последнее время своей жизни. Предсмертная его бользнь и кончина. Заметки къ его характеристикъ.

#### 11

Послѣ разсказаниаго нами о судьбахъ Сперанскаго со времени возвращенія его въ Петербургъ и о порученіяхъ, возлагавшихся на него въ царствованіе Императора Николая, уже немного остается прибавить касательно послѣднихъ его лѣтъ. По сравненію со всѣмъ прежнимъ, этотъ періодъ можно назвать ровнымъ и безмятежнымъ. Прихотливые обороты колеса счастія остановились; уже не было ничего въ родѣ тѣхъ страшныхъ минутъ, которыя такъ жестоко потрясли прошедшее государственнаго секретаря и такъ неизгладимо отразились на всемъ дальнѣйшемъ его бытіи; жизнь его вошла въ обычныя формы существованія дѣловато человѣка, высоко поставленнаго въ служебной іерархіи и пользующагося особеннымъ почетомъ при Дворѣ и въ обществѣ.

Намъ уже извѣстно, что, послѣ перемѣщенія Фролова-Багрѣева на службу въ Петербургъ, онъ, съ женою н'дѣтьми, постоянно жилъ вмѣстѣ съ своимъ тестемъ (\*). Въ зиму 1826-го года, слѣдовавшую за торжествами коронаціи, въ которыхъ и Сперанскій принималъ участіе, а также и въ зиму 1827-го года, когда въ высшемъ кругу, по случаю частыхъ придворныхъ трауровъ, не было боль-

<sup>(\*)</sup> Бывь долго управляющимь государственнымь заемнымь банкомь, а потомъ сенаторомь, А. А. Фроловъ-Багрѣевь умерь послѣ своего тестя; находясь въ отпуску въ Полтавской губерни:

шихъ собраній, г-жа Фролова-Багрѣева, желая доставить своему отцу и вкоторое развлечение, часто устроивала у себя, съ помощью Оедора Петровича Львова и графа Миханла Юрьевича Віельгорскаго, маленькіе музыкальные вечера; но когда они постепенно начали входить въ моду и на нихъ стало напрашиваться много гостей не изъ однихъ любителей, то Сперанскій, которому ни средства его, ни вкусы, не позволяли многолюдныхъ пріемовъ, тотчасъ прекратиль эти вечера. Собственные его выбэды, сверхъ засъданій въгосударственномъ совътъ и разныхъ комитетахъ, докладовъ у Государя и нѣкоторыхъ необходимыхъ визитовъ, ограничивались довольно ръдкимъ появленіемъ въ большомъ свътъ и постояннымъ на объдахъ, по нятипцамъ, вмъстъ съ тремя или четырымя такими же обычными посътителями, у стариннаго его пріятеля, пэв'єстнаго заводчика и богача Алекс'єя Ивановича Яковлева (\*). Между тѣмъ, при удивительной своей деятельности, онъ продолжаль, какъ мы видели, совершать труды, для другихъ неодолимые: натура его, подобно паровой машинт, одинаково пригодной для встхъ цтлей, работала усердно и послушно надо всёмъ, надъ чёмъ приходилось по теченію д'бать. Вставая почти всегда въ шесть часовъ (\*\*), онъ занимался до одиннадцати (\*\*\*) и, послѣ небольшаго завтрака: чашки бульона, и вскольких в янцъ и рюмки вина, ложился опять спать, одётый, на полчаса,

<sup>(\*)</sup> Сперанскій сошелся съ нимъ, кажется, еще до 1812-го года, въ одно время какъ и съ извъстными нашими негоціантами Кусовыми, Кусовниковыми и Сапожниковыми, которыхъ онъ также не ръдко посъщаль.

<sup>(\*\*)</sup> Только за три пли за четыре года до своей смерти пачаль онъ вставать послъ семи, а иногда и въ восемь часовъ.

<sup>(\*\*\*)</sup> Намъ не разъ случалось заставать его спрашивающимъ, по окончании запятій, ус своего внука урокъ изъ Латинскаго языка. Странно было видѣть его то пѣстуномъ, приодѣтихъ, то вдругь опять погруженнымъ въ важиѣйшее государственное дѣло; по онъ вездѣ былъ на своемъ мѣстѣ.

или, когла позволяло время, и на часъ, говоря, что этотъ сонъ чрезвычайно подкръпляетъ его силы и даетъ ему отдыхъ отъ геморондальныхъ припадковъ, издавна его мучившихъ. Передъ объдомъ онъ пепремънно или ъздилъ верхомъ, или прохаживался, въ случав дурной погоды подъ аркадами гостинаго двора. Вставъ изъ за стола и посидъвъ педолго съ дочерью, а по воскресеньямъ съ нъсколькими, собиравшимися у него въ этотъ день гостями, больше изъ числа его подчиненныхъ, или изъ литераторовъ и ученыхъ того времени (\*), Сперанскій снова удалялся въ кабинетъ и уже оставался тамъ до ночи. Онъ никогда не ужиналь, а также не пиль вечерняго чая, вибсто котораго употребляль холодный отваръ изъ миллефолія съ горькою ромашкою. Впрочемъ образъ его жизни, и въ эту эпоху. оставался, по прежнему, очень простымъ. Такъ, швейцаръ у него былъ скорве привратникъ, не отличавшійся отъ прочей прислуги ни одеждою, ни обыкновенными знаками этой должности, а лакен надвали ливрею единственно для выбодовь съ нимъ. Самъ опъ, при общеупотребительной еще, въ то время, упряжи четвернею, Вздилъ скромно на ямщичьей парѣ, по всегда въ каретѣ, часто, однако, безъ JAKER. HARRY THE PROPERTY AND A COME TO BEEN A STORE OF

Въ 1828-мъ году у г-жи Фроловой-Багрѣевой родился второй сынъ (\*\*), котораго дѣдъ полюбилъ страстно; но онъ лишился этой драгоцѣнной своей утѣхи спустя съ небольшимъ черезъ два года. Со времени его потери

<sup>(\*)</sup> Изъ этого круга чаще другихъ посъщали его, сверхъ Жуковскаго, Гиъдичъ, извъстный спиологъ баропъ Шимлипгъ фонъ Канштадтъ и нъкоторые профессора Петербургскаго упиверситета. Бывалъ также и Пушкинъ, особенно въ 1834-мъ году, когда печаталась, въ типографіи И-го отдъденія, его «Исторія Пугачевскаго бунта».

<sup>(\*\*)</sup> Старшій сынъ г-жи Фроловой-Багрѣевой родился, какъ мы знаемъ, въ 1824-мъ году; послѣ того, въ 1826-мъ, у нея родилась еще дочь.

и особенно съ той поры, когда старшій внукъ быль отданъ въ Царскосельскій лицей, жизнь Сперанскаго становилась все болђе и болће уединенною, однообразною и даже пасмурною. Абта, съ перазлучными ихъ педугами, тоже брали свое. Наконецъ, ко всему этому, присоединилась крайне пеудачная покупка, большаго имфиія, Полтавской губернін, въ Золотоношскомъ увздв (Буромка), которое, по наружности, ставило покупщика въ рядъ значительныхъ богачей, но въ самомъ дълъ едва приносило столько, сколько пужно было для уплаты процентовъ на долгъ, сделанный для его пріобр'ьтенія (\*). При возраставшей вообще въ Петербургъ роскоши и при томъ стъсненіп, которое произвела покупка Буромки въ хозяйственныхъ дълахъ Сперанскаго, п онъ и его дочь были принуждены еще болъе прежняго уклоняться отъ большаго света. Летомъ 1830-го года усиливтнееся нездоровье заставило его отпроситься къ Карлсбадскимъ и Маріенбадскимъ водамъ. Онъ отправился на пароходь, пачинавшемъ въ то время ходить въ Любекъ, и хотя вы вы валь изъ Петербурга уже съ наступлениемъ полной весны (12-го мая), но бъдствоваль въ моръ болье шести сутокъ. Въ путевомъ его журналѣ (\*\*) записано: «Противные вътры, стужа, дождь, на высотъ Ботніп льды; жаръ и несносная духота въ каютахъ и особенно въ моей, одной

<sup>(\*)</sup> Для этой покупки было занято у А. И. Яковлева 300,000 р. асс., на 10 льть, съ платежемъ по 6% вътодъ.

<sup>(\*\*)</sup> Журпалъ Сперанскаго о путешествін его въ 1830-мъ году веденъ довольно пространно и мѣстами заключаетъ въ себѣ разныя любопытныя замѣтки; но, касаясь преимущественно описанія мѣстностей, положенія дорогъ, путевыхъ расходовъ и проч., теперь, послѣ истекшихъ тридцати лѣтъ, представляетъ, въ цѣломъ, собственно лишь нѣкоторый библюграфическій питересъ. Тоже самое должно сказать о двухъ другихъ, оставшихся послѣ него журналахъ: заграничнаго путешествія въ 1832-мъ и поѣздки въ 10жную Россію въ 1837-мъ годахъ, которые, впрочемъ, гораздо короче нерваго.

изъ лучшихъ, морская бользнь, пи мальйшей пищи кромъ десяти апельсиновъ во вст шесть дней, —пзнурили меня совершенно. Это 'хуже нежели «Hungerkur», особливо послѣ четырехмѣсячной болѣзни.» Въ письмѣ къ дочери отъ 20-го мая, изъ Любека (\*), разсказывая о страдальческомъ своемъ плаваніи, онъ писаль: «Ни на какомъ пароходѣ на свъть не пущусь я впредь въ дальній путь, и возвращусь непремѣнно сухимъ путемъ,» а отъ 21-го мая прибавлялъ: «я дозналь опытомъ, что морскія путешествія для меня почти невозможны.» Въ это путешествіе, продолжавшееся, пво дня въ день, четыре мъсяца (опъ возвратился въ Петербургъ 12-го сентября), Сперанскій, сверхъ Карлсбада п Маріенбада, гдв провель по нескольку недель, видель Любекъ, Гамбургъ, Люнебургъ, Брауншвейгъ, Галле, Лейпцигъ, Дрезденъ, Прагу, Берлинъ и Кенигсбергъ. Въ Дрезденъ и Берлинъ онъ представлялся королевскимъ фамиліямъ, которыя приняли его съ особеннымъ почетомъ; сверхъ того, онъ, гдъ только останавливался на нъсколько дней, тотчасъ знакомился и входиль въ сношенія со всъми знаменитостями: административными, учеными и артистическими. Въ Маріенбад' дошло къ нему изв'єстіе о Парижской іюльской революціп и тамъ же посоль нашъ при Австрійскомъ дворѣ, Татпщевъ, познакомплъ его съ княземъ Меттерипхомъ. Въ «журналѣ» мы находимъ по этому случаю следующую замътку: «Меттернихъ вообще говоритъ посредствен-

<sup>(\*)</sup> Замѣченное выше о путевыхъ журналахъ Сперанскаго мы должны повторить и относительно писемъ, которыя онъ писалъ съ дороги къ дочери. Главное ихъ содержаніе—свиданія за границею съ общими знакомыми, разныя порученія, отчеты объ успѣхахъ леченія, замѣтки о погодѣ и пр. Нѣтъ и слѣда того высокаго интереса, религіознаго, философическаго, психологическаго и литературнаго, котораго такъ много въ письмахъ Пензенскихъ и Сибирскихъ. По сравненію съ послѣдними, эти—самая сухая проза.

но, пропоносить неправильно и съ непріятнымъ accent, а особливо (букву) 1; имѣеть наружность довольно благовидную и старается дать себѣ видъ grand seigneur, mais il n'en;a; ni: les:manières, ni: l'aplomb.»

Въ 1832-мъ году, послѣ оваціп по случаю изданія «Свода Законовъ», Сперанскій снова побхаль въ Маріенбадъ; но уже, какъ далъ себъ слово, не моремъ, а сухимъ путемъ, черезъ Варшаву и Бреславль. Въ этотъ разъ, отправясь изъ Петербурга 22 іюня, опъ возвратился 16-го сентября, следственно пробыль за границею еще мене чемь въ первый. Виденные имъ города были те же; что и въ 1830-мъ году. Вообще, какъ цёлью объихъ поёздокъ было единственно здоровье, а желтэныхъ дорогъ, уничтожившихъ разстоянія, на материкъ Европы тогда еще не существовало, то маршрутъ его мало уклонялся отъ прямаго пути. Несколько долее пробыль онь только въ Праге, куда привлекли его любовь къ Западнымъ Славянамъ и желаніе ближе познакомиться съ Чешскими учеными (Ганкою, Юнгманномъ, Шафарикомъ и др.), и еще въ Берлинъ, гдъ онъ хотълъ, какъ мы сказали, самъ увъриться въ успъхахъ нашихъ студентовъ, послацныхъ въ тамошній университетъ, и побесъдовать о нихъ съ Гумбольдтомъ, Савпны и другими.

На лѣтніе мѣсяцы 1837-го года Сперанскій ѣздиль— черезъ Москву, Тулу, Орелъ, Ромны, свое имѣніе Буромку, Елисаветградъ и Николаевъ,—въ Одессу, къ морскимъ водамъ, а лѣтомъ 1838-го снова посѣтилъ Буромку. Это имѣніе было имъ отдано въ непосредственное завѣдываніе Фролова-Багрѣева, но все еще, по своему состоянію и по количеству доходовъ, мало представляло утѣшительнаго. Не смотря на то, отдыхъ и пребываніе подъ благодатнымъ небомъ Малороссіи были чрезвычайно по сердцу нашему путешественнику. Дочери своей, остававшейся въ Петербургѣ, или лучше сказать, въ Царскомъ Селѣ, гдѣ она всегда

проводила лъто со времени поступленія сына въ лицей, онъ писаль изъ Буромки, 22-го іюля 1838-го: «Удивительно какъ здъшній образъ жизни, беззаботной, тихой и мирной, для меня и полезенъ и пріятенъ, не взирая на совершенное безчувствіе всего правственнаго и сердечнаго бытія; что же было бы въ соединеніи? Рай. Но намъ ли грібшнымъ здісь на землі помышлять о райскихъ наслажденіяхъ! Зд'єсь надобно все покупать, даже лучъ солнечный не даромъ намъ дается. » Въ другомъ его письм'ь, мы находимъ следующія строки: «Съ сегодиншияго утра начинается курсъ моего лечены, т. е. холодная вода, утреннее хожденіе и вечерняя верховая Взда. Прибавь къ сему важивіниее: праздность, праздность всёхъ пдей, всего что называется размышленіемъ. В фроятно я такъ поглунвю, что и тебв трудно будетъ понимать меня. По это есть необходимое условіе моего леченія: я уже и теперь чувствую все паслажденіе душевной л'вности.»

При всемъ томъ, полное умственное бездѣйствіе для Снерацскаго было невозможно. Въ это же самое свое пребываніе въ деревнѣ, онъ написалъ довольно обширное разсужденіе (78 параграфовъ), подъ заглавіемъ: «Опредѣленіе закона». На тетради отмѣчено его рукою: «Въ Буромкѣ, начато въ іюлѣ, кончено 10-го августа 1838-го года.» Это сочиненіе остается еще пенапечатаннымъ.

### II.

Указъ 1826-го года объ учреждении И-го отдъления собственной Государевой канцелярии засталъ Сперавскаго на жительствъ въ домъ Армянской церкви. Здъсь родились, созръли и осуществились объ знаменитыя идеи: «Полнаго Собрания Законовъ» и «Свода». Но подобно скромному его домику у Таврическаго сада, гдъ государственный секретарь создавалъ всъ преобразовательные свои ч. у.

проекты, подобно дому Неплюева, гд Спбирскій генеральгубернаторъ довершалъ уставы для своей далекой «части свъта», — и этотъ домъ, гдъ былъ положенъ послъдній вънецъ законодательной карьерѣ Сперанскаго, уже давно измѣнилъ свою наружность. Въ противуположность обычаю другихъ странъ, благоговъйно сохраняющихъ дома, въ которыхъ жили или окончили свою жизнь ихъ великіе люди, нашъ молодой и быстро растущій Петербургь не щадить историческихъ памятниковъ этого рода. Въ 1832-мъ году въ домъ Армянской церкви пачались разныя передёлки, съ надстройкою надъ нимъ третьяго этажа, и Сперанскій принужденъ былъ перевхать изъ него въ домъ, принадлежавшій одной изъ Грузинскихъ царевенъ, на правомъ берегу Фонтанки, между Анпчкинымъ и Чернышевымъ мостами. Здъсь, не смотря на очень неудобное расположение компать и на начавшійся, посл'є его покунки купцомъ Лыткинымъ, постоянный шумъ отъ предпринятыхъ и въ немъ перестроекъ, Сперанскій, врагъ всякаго кочеванья, прожиль около шести лътъ, пока, наконецъ, не ръшился приступить къ исполненію давняго своего желанія: пріобръсти себъ въ Петербургъ опять собственное жимище. Съ этою цёлью, въ 1838-мъ приторгованъ заложенный въ банкъ году, быль имъ въ 140,000 руб. (\*) домъ Донауровой, на противуположномъ концѣ той же Сергіевской улицы, гдѣ нѣкогда находился и его прежній. Но какъ влад'втельница требовала за 240,000 рублей, у покупщика же были только долги, а не капиталы, то опъ, въ нуждъ своей, обратился къ царской помощи и домъ, но повелению Императора Николая, быль перезаложень, вмёсто банка, въ государственное казначейство, съ выдачею подъ него всей

<sup>(\*)</sup> Всѣ суммы показаны и здѣсь ассигнаціями. Переложеніе на серебро началось уже посав смерти Сперанскаго.

суммы по купчей крѣпости, т. е. 240,000 руб. Такимъ образомъ Сперанскій снова пріобрѣлъ собственный домъ, съ обязанностію вносить за него въ казну, въ продолженіе 37-ми лѣтъ, по 15,000 руб. ежегодно, тогда какъ, до этой покупки, онъ за наемъ квартиры, нодъ чужою крышею, платилъ каждый годъ по 14,000 руб. (\*). Возвратясь изъ Буромки въ сентябрѣ, онъ въѣхалъ уже прямо въ новое свое жилище, гдѣ, во время его отсутствія, заботливая дочь все устропла и подготовила къ его пріему. Кто могъ предвидѣть, что за этимъ пріемомъ такъ скоро наступять—посльдніе просоды стропла.

## III.

Домашнимъ врачемъ Сперанскаго, съ самаго его возвращенія изъ Сибпри, былъ лейбъ-медикъ Пиколай Оедоровичъ Арендтъ; по имъвъ обязаиность находиться всегда при Императоръ Николав въ частыхъ его повздкахъ изъ Петербурга, опъ, въ 1835-мъ году, рекомендовалъ въ замънъ себя, на время такихъ своихъ отлучекъ, доктора Маргуліеса. Спдячій образъ жизни, безпрестанныя заботы, отчасти, конечно, и прежиія моральныя потрясенія, уже давно разстроили здоровье Сперанскаго; однако пользованіе въ Карлсбадъ и Маріенбадъ, вмъстъ съ строгою діэтою (\*\*), возстановило его до такой степени, что опъ нъсколько

<sup>(\*)</sup> Въ концѣ того же 1838-го года Государь велѣлъ сложить весь долгъ, лежавшій на этомъ домѣ, такъ что онъ достался его владѣльцу совершенно даромъ. Послѣднее жилище Сперанскаго также не избѣжало участи прежнихъ. Бывъ, послѣ его смерти, купленъ Еммануиломъ Дмитріевичемъ Нарышкинымъ, а отъ него генералъ-адыотантомъ графомъ Сергѣемъ Навловичемъ Сумароковымъ, этотъ домъ теперъ совершенно перестроенъ.

<sup>(\*\*) «</sup>Лучшее лекарство—говариваль онт подавна—сонь и пость.» Впосавастве онт къ этому еще прибавиль «движение».

лътъ обходился почти совсъть безъ лекарствъ. Впрочемъ, когда ему серьозно нездоровилось, онъ былъ больной самый терпъливый; любя, по обыкновенной своей пытливости, подробно разсуждать съ врачами о признакахъ и ходъ болъзни и объ ожидаемомъ дъйстви отъ прописываемыхъ лекарствъ, онъ, не смотря на свою паклопность лечить и себя и другихъ, кончалъ тъмъ, что покорялся предписаніямъ медицины и никакъ пе хотълъ върпть только одному—гомеопатіи, которой, въ то время, безотчетно поклопялась его дочь.

Переселясь, посл'в пободки въ Буромку, въ новый свой домъ, — удобнъйшее и краспвъйшее изъ всъхъ помъщеній, которыя онъ занималь когда либо въ жизни, -- Сперанскій чувствоваль себя необыкновенно довольнымь и даже какъ бы окрышимь въ силахъ, чёмъ хвалился передъ всёми друзьями и близкими. Такое состояніе было, однако, непродолжительно. По собственной его отмъткъ въ настольномъ календаръ 1838-го года, онъ занемогъ 16-го октябсперва, пебольшою простудою, ря. Началось, рая даже не остановила выбздовъ; но съ 21-го числа бользнь значительно усилилась. Не смотря на то, бывъ приглашенъ на 22-е число, въ субботу, въ Царское Село, въ театръ и на балъ ко Двору, Сперанскій, какъ усердный исполнитель своихъ обязанностей, въ томъ числѣ и придворныхъ, не ръшился остаться дома. Эта поъздка наиесла ръшительный ударъ. Перепочевавъ въ Царскомъ и принудивъ себя еще присутствовать, въ воскресенье, у объдни и на объдъ во дворцъ, онъ, по возвращени въ Петербургъ, слегъ въ постель. Открылось сильное воспаление въ печени, выбств съ гастрическою горячкою. Врачи принуждены были выпустить большое количество крови; Арендтъ прівзжаль по пескольку разь въ день, а Маргуліесь неотходно дежурилъ при больномъ. Переднюю его весь день наполняли люди, приходившіе за въстями. Сочувствіе

однихъ было самое живое, потому что они еще многаго ждали отъ больнаго, въ будущемъ, для своихъ личныхъ интересовъ; сочувствіе другихъ, вижшнее, условное, выражалось такъ, какъ обыкновенно опо выражается, когда умираетъ какая нибудь знаменитость, уже завершившая свой кругъ, следственно более не опасная. Участія сердечнаго, безкорыстнаго, было мало, потому что, кром'в семьи и приближенныхъ, только немногіе любили Сперанскаго истинио для него самого, - довольно обыкновенный удъль модей стоящихъ надъ толною. Государь присылалъ навъдываться по два раза въ день, и по два же раза въ день смінялись у швейцара подробные бюллетени. Наконець, всабдетвіе постоянно успанвавшихся припадковъ, предсёдатель государственнаго совъта князь Васильчиковъ втайнъ передалъ государственному секретарю барону Корфу приказаніе Государя, въ случав кончины больнаго, запечатать его кабинеть, для отобранія бумагь, относившихся къ служебнымъ его обязанностямъ.

Въ продолжение бользии, Сперанскій самъ изъявиль желаніе исповъдаться и пріобщиться. Духовникомъ его быль, въ то время, протоіерей Сергієвскаго собора Петръ Яковлевичь Духовскій, котораго онь, еще и здоровый, ипогда приглашаль къ себъ, для служенія молебновъ, и съ которымъ любиль разсуждать о предметахъ религіозныхъ и правственныхъ. Однажды, наканунъ какого-то праздника, Духовскій засталь своего духовнаго сына за канонами св. Іоанна Дамаскина, въ Греческомъ подлинникъ. Сказавъ, что передъ большими праздниками онъ всегда читаетъ эту превосходную кингу, Сперанскій сталъ пространно говорить о красотъ, силъ и убъдительности твореній св. отцовъ нашей церкви, «которые—прибавиль онъ—также высоко стоя́тъ надъ самыми первостепенными свътскими писателями, какъ небеса надъ землею.» Въ другой разъ

рѣчь зашла объ искушеніяхъ и препятствіяхъ, которыя встръчаетъ христіанинъ на пути къ своему правственному совершенствованію. «Хотя—говориль Сперанскій—во миъ уже давно угасли страсти плотскія, но за то съ постоянною силою дъйствують другіе враги, тоже не новые, но все еще растущіє: страсти духовныя. Такъ, при всей борьбъ, не могу превозмочь одного порока, самаго опаснаго и вреднаго-духовной гордости. Если, послѣ безпрестанныхъ усилій и работы надъ самимъ собою, иногда и удастся ее усмирить, то, спустя нъсколько времени, она опять поднимется съ новою силою и мий остается только горевать о слабости своей воли.» Последнее его прощанье съ земною жизнію было высоко трогательно. По словамъ Духовскаго, великая душа попирала физическія страданія и онъ долго не могъ вспоминать безъ особеннаго чувства, съ какимъ истиню христіанскимъ смиреніемъ, съ какою в рою и надеждою больной пріобщился Св. Тапнъ и съ какимъ спокойствіемъ говориль о предстоявшей смерти, молясь словами царственнаго пророка: «не отвержи мене отъ лица твоего и духа твоего святаго не отъими отъ мене.»

Но этой бользии еще не было суждено быть послъднею. Съ конца ноября она неожидание приняла благопріятный обороть. Бюллетени перестали появляться и 12-го декабря Сперанскій записаль въ календарь, что «бользиь прекратилась.» Ему довольно было лишь нъсколько оправиться, чтобы снова, всему, предаться всегдащией дъятельности духа. Пе смотря на оставшуюся спльную слабость, онь тотчасъ сталь заниматься важнымъ вопросомъ, обсуждавшимся въ то время въ соединенныхъ департаментахъ законовъ и экономіи государственнаго совъта, въ которыхъ сму, какъ старшему, слъдовало предсъдательствовать. Это было дъло объ уничтоженіи простонароднаго лажа на монету, отложенное до его выздоровленія, но

въ окончательномъ рѣшенін котораго онъ уже не принималь участія (\*).

Передъ праздийкомъ Рождества дверь выздоравливавшаго снова отворилась; его навъстиль и Государь, сперва 23-го декабря, нотомъ 27-го, и, вследъ за этими носещеніями, Сперанскій, 1-го января 1839-го, быль возведень въ графское достопиство. «Государь хотъль обрадовать моихъ друзей,» говорилъ онъ улыбаясь, въ тайномъ сознаніп близкаго для себя конца всёхъ почестей. Въ городё никто не возставаль противь этой награды, никто и не посмѣпвался надъ получившимъ ее. Уже прошло то время, когда на него сочинялись эпиграммы, и если вражда еще не совсъмъ замолкла, если преслъдованія ея не должны были прекратиться даже и за гробомъ, то по крайней мъръ она выражалась теперь только тихомолкомъ, живя въ одной малочисленной партін. Россію примирили съ передовымъ человъкомъ его несчастія, его незлобіс и его дъ-

День этой милости, 1-е января, быль вмѣстѣ, какъ мы знаемъ, и днемъ рожденія новаго графа. «Вечеромъ—говорить дочь въ своихъ восноминаніяхъ—къ намъ съѣхалось,

<sup>(\*)</sup> Извъстно, что существование у насъ лажа было уничтожено манифестомъ 1-го поля 1839-го года (№ 12.498). Этотъ актъ былъ написанъ уже другимъ и самое дѣло рѣшено не столько по мыслямъ, предварительно высказаннымъ о немъ Сперанскимъ, сколько по мнѣнію графа Канкрина, возобладавшему надъ всѣми прочими.

<sup>(\*\*)</sup> Новый графъ тогда же написаль благодарственное письмо Государю, по, окончивъ его, остановился на вопросѣ: какъ подписываться ему, теперь и послѣ, на служебныхъ бумагахъ? До тѣхъ поръ подпись его всегда была: М. Сперанскій. Сохранить ли въ ней и впредь букву М? Рѣпинскій, при которомъ опъ впаль въ это раздумье, промолвиль: «Прибавьте къ прежней подписи лишь: графъ.» Помолчавъ нѣсколько секундъ, Сперанскій сказалъ: «Нѣтъ; графъ Сперанскій—одинъ на свыть!» и въ подписи письма выпустиль букву М.

безъ зову, множество гостей. Бывшіе тутъ вѣрно припомиятъ блескъ, исходившій отъ генія, готоваго угаснуть, то сіяніе, которое изливалось отъ свѣтлой души, хотя ся тѣлесная оболочка была такъ близка къ разрушенію: все это уже поддерживалось одною только силою воли. Никогда рѣчь батюшки не была краснорѣчивѣе и увлекательиѣе, не смотря на ослабленіе голоса и на потускиѣвшіе глаза, почти совсѣмъ закрытые вѣками. Окружавшіе его затапвали дыханіе, ловя каждое его слово, какъ бы въ предчувствій, что эти уста, изъ которыхъ лилось столько сокровищъ, скоро навсегда закроются.»

Дъйствительно, пастоящаго, полнаго выздоровленія уже не было, а усиленныя черезъ мъру работы по дълу о лажь окончательно истощили силы больнаго. «Сколько разътоворить дочь—я умоляла сго, въ слезахъ, на колъняхъ, именемъ монхъ дътей, бросить эту ненавистную для меня работу. «Долгъ прежде всего,» отвъчалъ онъ, сжимая мон руки въ свонхъ исхудалыхъ пальцахъ; а между тъмъ физическая его слабость была, въ это время, такъ велика, что, ность каждыхъ десяти написанныхъ строкъ, голова опускалась на грудь и глаза на иъсколько минутъ смыкались......» Но замъчательно: изнеможеніе плоти не имъло инкакого вліянія на духъ; умственныя силы, сила воображенія и творчества были также свъжи, какъ, за четверть въка тому назадъ, въ государственномъ секретаръ.

7-го февраля, въ самую дурную погоду, вътряную и сиъжную, Сперанскій вдругъ вздумаль, по прежней своей привычкъ, пойти гулять. Напрасно Ръппискій упрашиваль его не ходить, сталь даже въ дверяхъ, чтобы его удержать: онъ спачала смъялся, потомъ началь сердиться и, наконецъ, все таки пошелъ.

«8-го числа — пишетъ Ръпшискій — я, по обыкновенію, пришель къ графу въ десятомъ часу утра, за получе-

ніемъ приказаній. Опъ ходиль по кабписту и встр'єтиль меня у самыхъ его дверей, бабдно-желтый, жестоко страдая внутренними болями. Отъ изнеможенія онъ охаль, чего прежде никогда, сколько помниль я съ 1817-го года, съ нимъ не бывало. Замътя испугъ мой и безпокойство, онъ посмотрѣлъ на меня съ участіемъ и промодвиль слабымъ голосомъ: «Да, я очень нездоровъ-опять простудился!..... Пошли записку къ Васильчикову (\*) съ отказомъ: не могу принять ихъ (\*\*).» Я сов'товалъ ему лечь въ постель; опъ отвъчаль что такъ и сдъласть, а между тъмъ, увидя въ рукахъ моихъ пакетъ, велълъ распечатать и сказать что тутъ есть. Пакетъ быль съ проектами сельскаго судебнаго и полицейскаго уставовъ, поступившими тогда въ государственный совътъ и прислаиными къ нему на предварительный просмотръ. Опъ приказалъ мнѣ ихъ прочесть, сообразить съ Сводомъ Законовъ и прежними положеніями о управленіп государственных в крестьянь п, если что замѣчу неладнаго, доложить ему. На этомъ мы разстались и я вышель изъ кабинета въ большомъ смущенін. Въ это время страдалецъ мой быль одпиъ; дочь и зять были въ своихъ комнатахъ и, кажется, еще спали. По я узналь, что врачи уже его видели, прописали лекарство и послали въ аптеку. Напрасно я старался ободрить себя надеждою на возможность новаго поправленія его здоровья. Сердце мое, какъ говорится, упало. Я вспомниль слова, слышанныя отъ Арендта въ началъ япваря: «Поддержатьто мы его поддержали, да на долго ли? сомивваюсь; льта не тѣ!» Вспомнилось мнѣ и то́, что, заставая ппогда графа, въ теченіп января, за его завтраками, противу прежняго

<sup>(\*)</sup> Предсъдатель государственнаго совъта.

<sup>(\*\*)</sup> Т. е. членовъ соединенныхъ департаментовъ, которые должны были собраться у него, въ этотъ день, для дёла о лажё.

слишкомъ обильными и разнородными, я слышалъ отъ него жалобы: «Вотъ, по совъту докторовъ, стараюсь откормить себя послъ бользии, по дъло идетъ плохо; иътъ хорошаго позыва ин на какую пищу.» Отчаяніе овладъло мною. «Ахъ,» думалъ я, «если бъ нашъ старикъ Божій послушался меня накануйъ ѝ не ходилъ со двора!.....»

Въ это самое времи Государь съ Императрицею убхали на и всколько дней въ Петергофъ. 10-го февраля за Арендтомъ, находившимся, по обыкновенію, при нихъ, прискакалъ курьеръ, съ приглашениемъ къ престарелому Кушицкову, за нѣсколько дней передъ тѣмъ назначенному предсѣдателемъ гражданскаго департамента въ государственномъ совътъ и вдругъ разбитому параличемъ. Едва Арендтъ выъхаль за Петергофскую заставу, какъ его остановиль другой посланный, съ извѣстіемъ, что и Сперанскій снова опасно занемогъ. Арендтъ прівхаль сначала къ Кушникову. Добрый и почтенный старикъ былъ въ памяти, еще владълъ языкомъ и уже зналъ о припадкъ Сперанскаго, жившаго почти рядомъ съ нимъ. «Видъли ли вы Михайла Михайловича?» былъ первый его вопросъ вошедшему лейбъмедику. — « Нътъ еще. » — «Ну такъ бросьте меня и поъзжайте скоръе къ нему: я уже полумертвый, а его нужно спасти для Россіп (\*).»

Но тамъ уже не было никакой возможности спасти.... Предоставимъ здѣсь опять говорить Рѣпинскому:

«Вечеромъ 9-го числа, въ восьмомъ часу, графъ, съ дивана своего въ кабинетъ увидъвъ, въ растворенныя двери, что я стою въ залъ, подозвалъ меня къ себъ и поговорилъ немножко. На вопросъ мой, какъ чувствуетъ себя послъ кровопусканья, піявочнаго и рожковаго, онъ отвъчалъ:

<sup>(\*)</sup> Со словъ самого Арендта.

«лучше стало; докторамъ надо было сдѣлать это попрежде, не допуская до страданій.» Я старался сказать ему, какъ можно равнодушиве, что доктора знають что дѣлають и что надо ихъ слушать. Глупость этой рѣчи моей я чувствовалъ въ туже минуту какъ говорилъ, но радъ ей былъ: ею подавился рвавшійся изъ груди моей полный дѣтскій взрыдъ. Я поспѣшно поклонийся и вышелъ.

«Ночью и я забольть, Двухсугочная тяжкая грусть, при неважной простудь, взяла свое. Однако 10-го я онять коекакъ притащился въ домъ къ графу. Онъ лежалъ уже безвыходно въ спальнъ. Отъ собственной бользии, лицо у меня было такъ кисло, что я не осмълился туда войти. А хот взглянуть на него, хоть издалека! Кто-то ми в передаль, что по утру графъ сказаль Маргуліесу: «Ну, берегитесь; со мной будеть ударь; врагь мой здёсь (указывая на грудь), -- это я чувствую. » Послали за Арендтомъ въ Петергофъ; онъ прівхаль въ 5-мъ часу после обеда. Вечеромъ говорная доктора, что графу лучше, даже очень хорошо. Въ этомъ смыслъ послаль Арендтъ и телеграмму Государю. Сказывали, что графъ, въ течение вечера, много разговаривалъ съ Арендтомъ и другими о физическихъ: явленіяхь пебесныхь; что именно, не усп'єть передать мн'є торопливый Арендтъ:

«Въ три часа утра 11-го числа предсказание графа сбылось: ровно черезъ мѣсяцъ отъ дня своихъ имянинъ и число въ число съ рождениемъ его старшаго внука Миханла (въ 1824-мъ году) опъ былъ пораженъ ударомъ въ голову и внутренности. Не зная о томъ и частио успоконвнись вчеращиими вечериими вѣстями врачей, а частио и за собственною болѣзию, я не спѣшилъ быть въ домѣ графа, какъ вдругъ за мною прислалъ его зять. Я нашелъ больнаго борющимся со смертию: безъ языка, съ закрытыми глазами, безпрерывно стонущимъ какъ бы въ сповидѣний.

При мив онъ какъ будто очнулся, не открывая, однако, глазъ и не переставая степать; сдёлаль слабый знакъ левою рукою и послъ губами: первый изъ нихъ относился, какъ я и камердинеръ себъ растолковали, къ тому, чтобъ переложить ему ноги (онъ лежаль на спинъ и отъ времени до времени приподнималь немножко колбии и опускаль ихъ; по видимому опъ страдаль болью въ л'явой ногв, отъ стараго, нелеченнаго ушиба) (\*); губной знакъ растолковали, что онъ проситъ пить. Арендтъ подалъ и всколько ложекъ какого-то лекарственнаго питья, кажется съ мускусомъ; первыя больной приняль, но потомъ сжаль губы. Стопы, хрипотные, какъ бы во сиѣ, не прерывались съ утра. Около полудня Арендтъ напрасно старался привесть его хотя на минуту въ память, піявками къ затылку и промывательными. Въ сорокъ минутъ девятаго часа вечера излетълъ последній вздохъ изъ груди его. Маргуліесъ сидель возле него и до того съ часъ держалъ руку за пульсъ. Онъ и объявиль кончину находившимся въ спальнь: дочери, зятю, молодому барону Александру Икскулю (домашнему ихъ пріятелю), Андрею Логиповичу Гофману (\*\*), ми п двумъ слугамъ. Я почти обезумъть; скоро однако опоминися, покрылъ поцелуями и слезами его руки, еще теплыя, отвернулся за дверь въ библіотеку (возл'я спальни), номолился, прося Божія и его благословенія, и сталь спокойнье....»

<sup>(\*)</sup> Когда старшій сынъ госпожи Фроловой-Багрѣевой былъ еще ребенкомъ, дѣдъ, пграя съ пимъ, поставилъ его на карнизъ печкй; карнизъ вдругъ отвалился и, унавъ Сперанскому на лѣвую погу, сильно придавилъ большой палецъ. Опъ не обратилъ пикакого спиманія на этотъ ушибъ, но послѣ часто страдалъ отъ пего, такъ, что ходя прихрамываль.

<sup>(\*\*)</sup> А. А. Гофмант, въ то время статсъ-секретарь въ денартаментъ государственнаго совъта по дъламъ царства Польскаго, былъ очень близокъ къ Сперанскому, который исправлялъ въ этомъ департаментъ должность отсутствовавшаго предсъдателя, фельдмаршала князя Варшавскаго:

За двадцать лѣтъ передъ тѣмъ Сперанскій писалъ Словцову: «Желайте чтобъ тихая рука смерти съ вѣрою, любовью и надеждою закрыла миѣ глаза, эрѣлищемъ ложнаго свѣта давно уже утомленныя.» Потомъ, спустя десять лѣтъ, опъ писалъ тому же другу: «Мысль, когда прійду и явлюсь лицу Божію, вездѣ и всегда со миою.» Но смерть какъ бы ждала пока онъ не окопчитъ главнаго своего подвига!

Государственный секретарь баронъ Корфъ въ тотъ же вечеръ явился къ Государю, уже возвратившемуся изъ Петергофа и жившему тогда въ Анцчкиномъ дворцъ. Повелвніе о запечатаній кабинета покойнаго последовало еще въ первую его болезнь и потому надо было узнать, не будеть ли какого поваго, или дополнительнаго приказанія. Государю уже было донесено о смерти Сперанскаго черезъ фельдъегеря, посланнаго къ нему нав'едаться. Въ аудіенціи, которой часть мы выписали выше (въ І-й главѣ пастоящей части), Императоръ Николай съ глубокимъ чувствомъ выразилъ, въ какой мъръ онъ пораженъ этою смертію, какъ сознаеть, сколь тёсно имя Сперанскаго связалось съ исторією его царствованія, какъ видитъ, въ его кончинъ, потерю не только тяжелую для своего сердца, но вмъстъ и государственную. «Другаго Сперанскаго мив уже не найти-повторяль Государь ивсколько разъ-да и къмъ я попытаюсь даже замънить его умъ, свъдънія, опытность, усердіе, быстроту!..... На большую еще бъду, эта потеря застигла насъ въ такую минуту, когда оставалось столько додблать. Польша, Финляндія, Остзейскій край еще не им'бють своихъ Сводовъ; уголовные наши законы необходимо требують пересмотра, къ которому мы уже было и приступили; пътъ уставовъ судопроизводства, ни гражданского, ни уголовного, тогда какъ съ теперешними ступить невозможно....» Корфу вельно

было, на первый разъ, только приложить печать къ оставинимся послѣ покойнаго бумагамъ, а разборъ ихъ произвести, потомъ, вмѣстѣ съ министромъ юстиціи Дашковымъ и статсъ-секретаремъ Танѣевымъ.

Ниператоръ Николай выразилъ свою привязанность къ памяти Сперанскаго и письменно. Вотъ собственноручная его записка къ князю Васильчикову, разъъхавшаяся съ Корфомъ на пути его во дворецъ:

«A l'instant même je viens d'apprendre la fin de notre respectable Spéransky. Vous vous direz aisément, mon cher ami, ce que cette perte irréparable me fait éprouver de cruels regrets. Mais que la volonté de Dieu soit faite: c'est une épreuve de plus et des plus pénibles pour moi; il faut s'y soumettre. Je crois nécéssaire de vous engager à envoyer de suite Korff mettre les scellés sur ses papiers. A demain le reste.»

Пзъ дворца баропъ Корфъ повхалъ въ домъ покойнаго. Тамъ его встрътили плачь и стонъ. Дочь и ея дъти заливались слезами, люди также. Доктора давно уъхали и чужихъ не было инкого; въ одной комнатъ Гофманъ торговался съ гробовщикомъ (\*), въ другой приготовляли столъ для послъдняго ложа; въ спальнъ, гдъ тъло еще лежало на смертной постелъ, извъстный, въ то время, художникъ Лемольтъ, уже снявъ съ лица маску для бюста, занимался слъпкомъ съ рукъ, изящнъйшихъ какія только можно себъ представить. На умныхъ, многовыразительныхъ чертахъ отстрадавшаго лежала, казалось, печать глубокой думы. «Онъ умеръ какъ праведникъ, — шепнулъ возлъ кто-то изъ прислуги — а теперь лежитъ точно будто святой заснулъ!»

<sup>(\*)</sup> К. Г. Ръппискаго бользнь и грусть заставили ръшительно отказаться отъ всякаго участія въ распоряженіяхъ по похоронамъ. Все это приняль на себя А. Л. Гофманъ, съ пособіемъ духовника графа.

Посл'в семейной панихиды, Корфъ исполнилъ тягостное свое поручение. Запечатаны были вс'в шкафы и ящики съ бумагами, сначала въ кабинет'в покойнаго, потомъ на квартир'в Репинскаго, у котораго хранились мпогія д'єліс. Это продлилось далеко за полночь.

12-го февраля тёло было положено въ гробъ, приготовили траурную комнату, учредили дежурство и начались торжественныя панихиды. 15-го были похороны.

Въ «Думѣ» Магинцкаго есть одно мѣсто, исполненное истинно поэтическаго чувства, безъ витіеватой напыщенности. Вотъ оно: «Около полувѣка тому назадъ, воспитанникъ Владимірской семинаріи, съ нѣсколькими рублевиками въ карманѣ, съ благословеніемъ сельскаго священника, отца своего, вошелъ трепетною ногою въ ворота Александроневской лавры. И вотъ онъ, подъ разволоченнымъ балдахиномъ погребальной колесинцы, окруженный факелами и облакомъ кадильнаго онміама, въѣзжаетъ въ тѣ самыя ворота—графомъ Сперанскимъ, знатнымъ и знаменитымъ сановникомъ имперіи! . . . .»

Торжественно было, и по вившнему великолвию и но внутреннему смыслу, погребеніе бізднаго семпнариста, сына своихъ дізль. Въ лаврской церкви Св. Духа литургію и отпіваніе совершаль, соборнів, находившійся тогда въ Петербургіз митрополить Кіевскій Филареть, котораго покойный всегда особенно уважаль. При печальномъ обрядів присутствовали Императорь, великій князь Миханль Павловичь (\*) и, разумітеля, весь Дворь, всів государственные сановники, весь дипломатическій корпусь. На всіхъ лицахъ выражались наружное участіє и печаль; сердціх

<sup>(\*)</sup> Наслъдникъ Цесаревичъ находился, въ то время, за границею, а братья его были еще слишкомъ молоды, чтобъ присутствовать при нодобныхъ обрядахъ.

видъть одинъ Богъ. Гробъ понесли на новое кладбище, довольно отдаленное отъ церкви; не смотря на то, Государь проводилъ его до могилы и первый, вслъдъ за митрополитомъ, съ слезами на глазахъ, бросилъ прощальную горсть земли . . . . . . (\*).

Надгробный памятникъ надъ тъломъ графа Сперанскаго чрезвычайно простъ, но въ этой самой простотъ и заключается его особенное величіе. На большомъ монолитъ, высъчениомъ изъ краснаго гранита, утвержденъ, надъ мъстомъ, противъ котораго приходится грудь покойнаго, вызолоченный кресть; у подножія его краткая надпись: «Графъ Михаилъ Михайловичъ Сперанскій. Родился 1-го января 1772, скопчался 11-го февраля 1839.» Съ восточной стороны, у ногъ-конфирмованный уже послъ смерти Сперанскаго, но еще самимъ имъ сочиненный, графскій гербъ, съ девизомъ (въроятно въ намекъ на его фамилію): «in adversis sperat». Подъ тъмъ же камнемъ лежитъ второй его внукъ, Александръ, котораго опъ такъ любилъ и такъ оплакивалъ. Близъ этой исторической могилы покоятся: Карамэннъ, Крыловъ, Гибдичъ и-тогъ Кушниковъ, который посылаль Арендта спасать Сперанскаго для Россіи.

Мы сей часъ упомянули, что гербъ на графское достоинство Сперанскаго былъ конфирмованъ уже послъ его смерти. Составление диплома дало поводъ къ особенному

<sup>(\*)</sup> Въ статъв г. Лонгинова сказано, что толиы народа приходили прощаться съ твломъ великаго человвка и что купцы заперли лавки въ гостиномъ дворв. Сведвийе это, заимствованное, кажется, изъ приведенной нами, въ предисловіи, статьи Тальандье, не имбетъ основанія. Но крайней мврв ин мы и пикто другой изъ близкихъ къ графу пичего подобнаго не видвли и не слыхали. Такія изъявленія не въ духв нашего народа, да и слава гражданскихъ доблестей не легко переходитъ у насъ въ пародное сознаніе. Только Петербургская биржа иногда отзывалась подобными демоистраціями при смерти которой либо изъкоммерческихъзнаменитостей.

вопросу. Въ послужномъ спискъ, выданномъ Сперанскому въ 1828-мъ году изъ герольдіи, для испрошенія знака отличія безпорочной службы, мрачный періодъ его біографіи быль изложень следующимь образомь: «Бывшій министрь юстиціи Дмитрієвъ отъ 30-го декабря 1812-го года даль знать герольдін, что комитеть гг. министровь положиль тайнаго совътника Сперанскаго въ изготовляемый герольдіею списокъ не вносить, такъ какъ опъ при должности не находится и при герольдіп не числится. Въ именномъ высочайшемъ указъ, данномъ правительствующему сенату въ 30-й день августа 1816-го года, за собственноручнымъ Его Императорскаго Величества подписаніемъ, изображено (здъсь были прописаны слова указа о назначени Сперанскаго Пензенскимъ губернаторомъ). Вмъстъ съ тъмъ повелено продолжить пожалованную ему аренду на следующія 12-ть льтъ и производить (сверхъ 3000 р. жалованья и столовыхъ по мъсту) тотъ окладъ (по 6000 р. въ годъ), который ему съ 17-го марта 1812-го года былъ производимъ.» Но 11-го февраля 1839-го года (\*) министръ юстиціи предписаль герольдмейстеру сл'ядующее: «По поводу рапорта вашего за Nº 15-мъ, коимъ испрашивали моего разръшенія: должно ли будеть помъстить въ дипломѣ на графское достоинство графа Сперанскаго обстоятельство объ удаленій его въ 1812-мъ году отъ службы. я входиль съ докладомъ къ Государю Императору и Его Императорское Величество высочайше повелъть сонзволиль: вибсто прописанныхъ въ формулярномъ спискъ графа Сперанскаго положенія комитета министровъ, объявленнаго герольдін 30-го декабря 1812-го года бывшимъ министромъ юстиціи Дмитріевымъ, и высочайшаго указа

<sup>(\*)</sup> Т. е. въ самый день смерти Сперапскаго, — разумъется, совершенно случайно, еще прежде полученія извъстія о ней.

30-го августа 1816-го, не касаясь самого формуляра, изложить въ дипломѣ на графское его достоинство слѣдующее: паходился внѣ службы съ 1812-го по 1816-й годъ, а въ семъ году высочайшимъ указомъ 30-го августа опредѣленъ Пензенскимъ гражданскимъ губернаторомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ повелѣно продолжить пожалованную ему аренду на слѣдующія 12-ть лѣтъ и производить (сверхъ 3000 р. жалованья и столовыхъ по мѣсту) тотъ окладъ (по 6000 р. въ годъ), который ему съ 17-го марта 1812-го года производился.»

## IV

По замѣткамъ, разсѣяннымъ въ разныхъ мѣстахъ нашето повѣствованія, читатель уже могъ, думаємъ мы, составить себѣ довольно ясное понятіе о свойствахъ и особенностяхъ Сперанскаго. Тѣмъ не менѣе, мы не исполнили бы долга, лежащаго на насъ, какъ на его современникахъ и притомъ иѣкогда къ нему близкихъ, если бъ не попытались представить здѣсь, въ дополненіе и заключеніе этихъ отрывочныхъ замѣтокъ, сколько пибудь связный, общій очеркъ его характеристики и своеобразной личности.

Сперанскій, можно сказать, пикогда вполнѣ не выразиль себя во внѣшией своей дѣятельности. Опъ, правда, твориль вездѣ, къ чему ни прикасался, и много своей жизни перелиль въ тѣхъ изъ своихъ приближенныхъ, которые старались его понять; но какъ поприще, на которомъ опъ былъ призванъ дѣйствовать,—т. е. служба,—не открывало полнаго простора для его творчества, то и жизнь его была вообще болѣе жизнію духа. Отъ этого онъ остался, для массы, чѣмъ-то певысказавшимся, спорнымъ, идеею, не перешедшею въ дѣло, такъ что люди новаго поколѣнія не вдругъ его постигли и не вдругъ стали ему симиатизировать, мно-

гіе же и до сихъ поръ къ нему равнодушны. Окончательный приговоръ его государственной деятельности можно ожиконечно, лишь отъ болье отдаленнаго потомства, когда горизонтъ для сравненій сдівлается обширніве и изчезнуть то пристрастіе, или тѣ предубѣжденія, которыя затемняли судъ надъ нимъ для людей его эпохи; лишь оно ръшить, была ли дъятельность этого человъка жиорганическимъ процессомъ, или механизмомъ многод вльнымъ, но безполезнымъ, и была ли его мысль въщимъ прозръніемъ въ будущее, или же онъ увлекался одпѣми неосуществимыми мечтами? Но уже и теперь, кажется, позволительно, безъ всякаго преувеличенія, утверждать, что, по таланту, по массъ глубокихъ и многосторопнихъ знаній, ученыхъ и, что называется, деловыхъ, по силь воображенія, по всеобъемлющей производительности, наконецъ и по духу и цъли своихъ стремленій, когда они не преклонялись передъ сторонними вліяніями, едва ли кто либо изъ предшественниковъ у насъ Сперанскаго болъе его соединяль въ себъ качества истинно государственнаго человъка. Въроятно, того же мижнія была, втайнъ, и сама партія, враждебная ему между современниками и сверстниками; но многихъ именно и вооружало противъ него невольное сознаніе его достоинствъ, не только по малодушной зависти и разсчетамъ личнымъ, но еще по другому чувству, которымъ, въ то время, какъ и прежде, большинство постоянно возстановлялось противъ всякихъ нововведеній. Даже въ XIX-мъ въкъ не было у насъ недостатка въ такихъ приверженцахъ старины и рутины, которые въ государство, гдъ полное, неукоснительное развитіе всъхъ частей составляеть необходимое условіе его бытія и преусп'єяпія, въ Россію, молодую, полную свёжихъ силъ и задатковъ на успёхъ, покушались ввести мертвую неподвижность обветшавшей іезунтской политики, той политики, въ которой и Австрія тщетно

искала якоря спасенія. Умы этого разряда, ратуя противъ всякаго преобразованія, противъ всякой новой мысли, сколько бы она ни была животворна, не стыдились даже утверждать, что бездарная посредственность полезнѣе для дѣлъ государственныхъ, нежели люди даровитые, и что послѣднихъ должно бояться и допускать къ дѣлу развѣ въ одпѣхъ подчиненныхъ должностяхъ, какъ механическое орудіе, направляемое другими, потому что они—съ идеями, а не только опасна та или другая идея, но опасно и всякое движеніе идей.

Довольно вникнуть въ характеръ подобнаго круга, чтобы еще болѣе оцѣнить значеніе Сперапскаго и тотъ ключъ живой мысли, который постоянно изъ него билъ. На темномъ грунтѣ этой картины образъ его еще рѣзче выступаетъ и, конечно, чѣмъ шире будетъ разрастаться наше политическое разумѣніе; чѣмъ болѣе будемъ мы благоговѣть передъ основою всякаго общежитія—законностію; чѣмъ задушевнѣе будетъ наша вѣра въ необходимость для Россіп безостановочнаго поступательнаго движенія: тѣмъ съ глубочайшимъ уваженіемъ, тѣмъ съ живѣйшею любовью мы станемъ оглядываться на Сперанскаго.

Но выставляя достопнства, правдивый біографъ пе долженъ скрывать и недостатковъ. Въ дѣйствіяхъ Сперанскаго пе рѣдко проявлялось болѣе доктрины, пежели выработанныхъ собственныхъ убѣжденій, болѣе уступокъ впѣшпимъ обстоятельствамъ, нежели той высшей правоты характера, того непреклоппаго прямодушія, которыми такъ возвышается человѣкъ, щедро одаренный отъ природы п выдвинутый судьбою изъ ряда. Если источникъ этихъ недостатковъ должно искать, отчасти, въ его воспитаніи и въ той обстановкѣ, посреди которой протекли первые его годы; то нѣтъ сомнѣпія, что многому тутъ содѣйствовали и превратности дальнѣйшей его жизни, которую полоса бѣдствій и уничиженія ви-

димо раздёлила на двё, рёзко различавшіяся между собою половины. Въ одной-въ половинъ нылкой молодости господствовали въ немъ свъжая, еще ничемъ не обманутая сила, порывы смелой мысли, уверенность въ плодотворность истины и падежда на успёхъ; въ другой, -- после горечи пежданнаго, пезаслуженнаго безславія, — наступили горькое разочарованіе, сомижніе въ томъ, что считать общественною правдою и пользою, боязпь толковъ и пересудовъ, покорность дъйствительности при неугасшемъ еще честолюбін, родъ душевной апатін при продолжавшейся умственной деятельности. Двоедушіе и ласкательства въ письмахъ изъ періодовъ Пензенскаго и Сибирскаго; самоуниженіе, обпаруженное въ принятіи губернаторскаго м'іста послъ оскорбительныхъ выраженій указа 1816-го года; неодолимое стремление снова возвратиться въ Петербургъ и ко Двору; заискиваніе милости у Аракчеева и другихъ сильныхъ-все это доказываетъ, что, съ 1812-го года, благородныя влеченія прежияго времени во многомъ подчинились у Сперанскаго обыденнымъ цълямъ рядоваго придворнаго. Онъ пересталъ быть единственнымъ въ своемъ родъ, пересталь замыкаться въ кругь тёхъ понятій и стремленій, которыми прежде наполнялось все его бытіе, и началъ соразмфрять объемъ ихъ съ требованіями окружавшей его среды, въ чемъ, конечно, абиствовала не одна лишь привязанпость къ дочери, постоянно выставлявшаяся имъ въ оправданіе своей уклончивости. Прибавимъ, впрочемъ, что поводомъ къ обвиненію Сперанскаго въ двуличности часто служило и природное его добродушіе. Онъ искусства отказывать, иногда столь пеобходимаго государственному человъку. Всякаго, обращавшагося къ нему съ просьбою, опъ считалъ долгомъ отпустить не только съ привѣтомъ и ласкою, по еще и съ падеждою на исполненіе просимаго. Оттого, если сила обстоятельствъ не позволяла ему, впоследствін, выполнить данное об'єщаніе, обнадеженный имъ считалъ себя обманутымъ преднамъренно и переходиль въ число его порицателей и враговъ. Взращенный вив света и брошенный вдругь въ его водовороть, Сперанскій и зд'ясь, подавленный весь бременемъ д'яль, такъ сказать, не выходиль изъ уединенія, составлявшаго нормальное его состояніе, а потому, не смотря на тонкость своего ума, всегда мало или ложно понималь внёшнія условія сложнаго житейскаго быта. Онъ былъ героемъ съ перомъ въ рукахъ, или въ оффиціальныхъ важныхъ диспутахъ; въ мелкихъ же столкновеніяхъ на него, нер'єдко, нападала какая-то малодушная робость. Но въ противуположность тому, что въ кругъ общественной его дъятельности выказывало характеръ слабости, или даже малопростительной угодливости, нельзя не поставить тѣ высокія качества, которыми онъ украшался въ частной и семейной жизни и которыя такъ привязывали къ нему его приближенныхъ. Зло Сперанскій зналь только какъ внішнее явленіе. Встрічая враговъ, сильныхъ и непримиримыхъ, онъ спокойно и болбе съ соболбзиованіемъ, чемъ съ негодованіемъ, говориль про нихъ: «этакіе чудаки (одна изъ любимыхъ его фразъ)», или развъ: «безумные люди!» Этимъ и ограничивалась вся его желчь. Напротивъ того убъждение въ силъ добра и въ добрыхъ наклонностяхъ человъческой природы дъйствовало въ немъ такъ сильно, что, случалось, доходило даже до пъкоторой папвности (\*). Чуждый всякаго эло-

<sup>(\*)</sup> Между разпыми другими апекдотами, мы помнимъ собственный разсказъ Сперанскаго о томъ, какъ опъ былъ обманутъ въ Перми секретаремъ тамошняго магистрата. Комната съ секретарскимъ столомъ въ домѣ магистрата была насупротивъ кабинета заточеннаго, слѣдственно всегда у пего передъ глазами. Зпая это, секретарь приказалъ ставить на свой столъ, съ ранияго вечера, двѣ зажженныя большія свѣчи и не велѣлъ ихъ гасить до тѣхъ поръ пока опѣ пе догорятъ, а самъ проводилъ вечера и ночи у своихъ знакомыхъ. «Въ то время этотъ

памятства, онъ былъ искренно добросердеченъ, кротокъ, списходителенъ и уживчивъ (\*) и, даже на верху почестей и славы, сохраняль, какъ мы уже видели, примерную верность семейнымъ привязанностямъ, не стыдясь ни своего родства; ни бъдности въ прошломъ, хотя пикогда также и не величаясь ими, а приноминая только при случав, безъ всякой аффектаціи. Та спокойная, естественная восторженность Сперанскаго, о которой сказано въ одной изъ предъидущихъ главъ, была въ особенности замътна въ его домашней жизни. Когда случалось заставать его за молитвою, тихо выходили изъ комнаты; когда видёли, что опъ спдить задумавшись, или за дёломъ, не смёли ничёмъ нарушить тишины и, остановясь, съ благогов вијемъ дожидались пока онъ самъ не обратить своего випманія. Замѣтимъ, паконецъ, въ Сперанскомъ еще одну черту, доводьно редкую въ людяхъ, поднявшихся, подобно ему, изъ

человъкъ—разсказывалъ Сперапскій—напоминалъ мнъ собственную мою секретарскую дъятельность, и уже только много лътъ спустя я случайно свъдаль о его продълкъ.»

<sup>(\*)</sup> До какой степени онъ быль спосливь къ педостаткамъ своей прислуги: тому могь служить лучшимъ доказательствомъ его камердинеръ «Лаврушка», горькій пьяница, не совсёмь и чистый на руку, но котораго онъ терпъль при себъ едва ли не лътъ тридцать, и въ Петербургъ, и въ Перми, и въ Сибири, и послъ опять въ Петербургъ. Услуги этого «Лаврушки», тучнаго, тупаго, неловкаго, который, въ свое время. пріобръль родъ исторической извъстности и котораго домашніе прозвали «барономъ», продолжались всего и всколько утрепнихъ часовъ, послъ чего опъ напивался, и засыпаль, а посътителямь обыкновенно, изъ одной лени встать и идти объ нихъ докладывать, отвечаль: «барицъ спить.» До свъдънія Сперанскаго этотъ пріемъ его камердипера дошель случайно, черезъ графа Витгенштейна, который, при подобномъ же отвътъ, не послушавшись и самь пойдя будить хозяния, засталь его, разумъется, не спящимъ, а за бумагами. Произведенное слъдствіе окончилось однимъ олимпійскимъ сміхомъ. Тотъ же «Лаврушка» горько и долго негодоваль на то, что его баринь не выпросиль ему за повздку съ собою въ Сибирь-чина!

ничтожества, именно—его малодоступность лести и ласкательству. Самъ ихъ щедро и искусно расточая, онъ лучше другихъ умёлъ цёнить впутреннюю ихъ пустоту и нисколько не дорожилъ такими отзывами, въ которыхъ могъ подозрёвать одну угодливость, или одно стараніе вкрасться въ его расположеніе.

Въ первой половинъ государственнаго поприща Сперанскаго многіе находили н'якоторое сходство между нимъ и знаменитымъ его современникомъ, Прусскимъ министромъ Штейномъ. Дъйствительно, оба, въ одну и туже эпоху и въ двухъ смежныхъ между собою государствахъ, шли къ одинаковой цъли; оба, съ равнымъ одушевленіемъ и безстрашіемъ, пролагали къ ней путь важными перем'внами и уновленіями; оба встрѣчали сильное противудъйствіе въ поклонникахъ былаго, въ умахъ лёнивыхъ и въ привилегированных в кастахъ и лицахъ; оба, наконецъ, задали себъ великую проблему п оставили ее, последующимъ поколеніямъ, неразрѣшенною практически. Но па этомъ п останавливается сходство между ними. Штейнъ, какъ природный старый дворяпинь, быль величайшій врагь всякаго мелочнаго бумажнаго формализма; Сперапскій, вышедшій изъ толпы, напротивъ, надъялся многаго отъ административной регламентацін. Штейнъ началь свои преобразованія снизу, съ крестьянъ и горожанъ, освободивъ однихъ отъ ярма феодальныхъ повинностей и давъ другимъ либеральное общинное устройство; Сперанскій усиливался произвести образовательный напоръ сверху. Какъ нѣкогда Петръ Великій вывезъ изъ заграничнаго путешествія идею перестроить свою державу на пноземный ладъ, такъ Сперанскій, возвратясь изъ Эрфурта, переполненный удивленіемъ къ Наполеону и Франціи, сказаль: «тамъ лучше установленія, по у пасъ люди лучше (\*),» т. е. Русскій челов'єкъ мя-

<sup>(\*)</sup> Мы уже однажды изъявили сомибніе и теперь продолжаемъ сомиб-

гокъ какъ воскъ; нужно только вылъппть для него форму и. со временемъ, постепенно, онъ самъ собою въ нее вростетъ. Въ этомъ смыслъ Сперанскій—какъ справедливо замъчено и въ книгъ Тургенева — старался разсъять окружавшій его хаосъ посредствомъ большей системы и гармоніи въ устройствъ разныхъ частей управленія: опъ принялся писать уложение, преобразовывать сепать, разграничивать министерства, установлять порядокт движенія дёль, давать образцы для составленія бумагь-бднимъ словомъ опъ, казалось, слепо вероваль во всемогущество формы. Но п въ этомъ отношение едва ли можно слишкомъ строго осуждать направление и духъ его д'вятельности. Мы знаемъ, что, при всемъ наружномъ поклоненіи формѣ, Сперанскій самъ не разъ говаривалъ: «этакіе чудаки, думаютъ что когда напишутъ, то такъ и будетъ; » знаемъ, что онъ постоянно сопротивлялся тому распложенію бумагь, которое многіе ставять въ впну ему (\*), тогда какъ оно есть лишь послъдствіе пустоты ихъ содержанія и малоспособности дълопроизводителей; знаемъ, что опъ, папротивъ, желалъ достигнуть совсёмъ другаго, именно, чтобы должностныя лица были не простыми машинами, по, въ сферъ каждаго, дъятелями самостоятельными п, въ тоже время, отвътственными; знаемъ, наконедъ, что изъ общаго его плана осуществились только некоторыя части, притомъ одиъ

ваться, чтобы Сперанскій дыйствительно это сказалу; но здёсь важно не то, произнесь ли опъ самыя слова, а то, что онъ постоянно действоваль въ ихъ разумё.

<sup>(\*)</sup> Въ Общемъ Учрежденія министерствъ, написанномъ Сперанскимъ, была превосходная статья (62) слъдующаго содержанія, лучше всего опровергающая взводимое на него обвиненіе въ безусловномъ бюрократизмъ: «Постепенное уменьшеніе числа дъль есть самый главный признакъ благоустроеннаго министерства, а умноженіе ихъ есть знакъ разстройства и смъщенія.

второстепенныя. Можетъ быть, если бы онъ могъ довершить все имъ задуманное, особенно если бы ему дано было самому приводить въ дѣло свои мысли, то рамы его не остались бы пустыми и созданныя имъ формы наполнились бы жизнепнымъ содержаніемъ. Но творческія его пдеи, иногда не вполиѣ договоренныя, перейдя въ руки другихъ, не стоя́вшихъ на умственной его высотѣ, превращались для нихъ въ камень преткновенія и, частію, остались неразвитыми въ приложеніи къ дѣлу, частію же получили развитіе, противное его цѣлямъ (\*).

Въ Сперанскомъ блистательно соединялись два качества, не всегда и даже довольно ръдко выпадающія на долю одному и тому же лицу: даръ пера и даръ живаго слова.

Письменная его производительность была, по истипѣ, изумительна. Чего не писалъ опъ, по обязанности, по порученіямъ, по собственной охотѣ! Простой перечень его сочиненій, изъ самыхъ разнообразныхъ областей человѣческаго вѣдѣпія и человѣческой мысли, объемомъ своимъ, конечно, превзошелъ бы все, что большею частію изъ нашихъ государственныхъ людей было написано въ цѣлую ихъ жизнь. Богословіе, исторія, археологія,

<sup>(\*)</sup> Замътимъ, что, въря въ сердце людей, Сперанскій отнюдь не такъ легко въриль въ ихъ умъ. «Знаю я—слыхивали мы отъ него—тысячи ученыхъ, а умныхъ и десятка не наберу.» Разсуждая какъ-то разъ о геніяхъ, онъ сказалъ, что въ Россіи было ихъ, въ ХУІН-мъ столътіи, только четыре: Меншиковъ, Потемкинъ, Суворовъ и Безбородко, «но нослъдий—прибавилъ онъ—не имълъ характера.» Кстати о Суворовъ: Сперанскій паходилъ, что онъ былъ великъ не менъе Наполеона, не менъе его быстръ, зорокъ, дальновиденъ и непостижимъ, не менъе умълъ одушевлять солдатъ и внушать имъ увъренность въ побъдъ; «оба, говориль онъ, одинаково не жалъли людей и воевали на чужой счетъ: вся разница между ними была только въ томъ, что Наполеонъ дъйствовалъ какъ ученый полководецъ, а Суворовъ прикрывался юродствомъ.»

древности церковныя, паука права въ обширивищемъ ся значеніи, философія во всёхъ ея отрасляхъ, филологія, все это онъ разработывалъ и вездъ проводилъ какую пибудь новую мысль, не редко образцовую, но крайней мере всегда оригинальную (\*). Планъ и основы какъ всёхъ этихъ работъ, такъ и бумагъ собственно государственныхъ, созидались имъ съ- необыкновенною легкостію и быстротою, и онъ не зналъ тутъ никакихъ трудностей: ни въ разръшени самыхъ сложныхъ вопросовъ и дълъ, ни въ оборотъ для ясной и пластической-если это только входило въ его виды-передачи своихъ идей. Умѣя вливать жизнь и интересъ въ самые сухіе предметы и давать осязательную и пріятную форму тому, что подъ другимъ перомъ не уложилось бы ни въ какія рамки, даже, если можно такъ выразиться, не додумалось бы, онъ, при огромномъ запасѣ свѣдѣній, плодѣ постояннаго самовоспитанія п безпрерывнаго, отчетливаго чтенія, писаль съ одной памяти то, для чего другому потребовалось бы множество предварительных в справокъ. Подчиненнымъ онъ обыкновенно приказывалъ только «оболванить» дёло, а потомъ уже къ ихъ произведенію прикладываль свой різець; по отдівлка подробностей, съ тъхъ поръ какъ его занятія перешли изъ канцелярскихъ въ государственныя, иногда брала у него гораздо болъе времени, чъмъ планъ и основы предлежавшаго труда. Не употребляя, съ двадцатыхъ годовъ, почти никогда чернилъ и пера, опъ писалъ карандашемъ, обыкновенно на перегнутыхъ пополамъ листахъ бумаги огромивишаго формата, какой только можно было отыскать; норою, и

<sup>(\*).</sup> Онъ часто говориль, что собпрается написать большую книгу о психической исторіи, въ которой положить для психологіи фактическую основу, съ авторитетомъ равнымь историческому; по не сдержаль слова.

ноля этихъ дистовъ были всё такъ псписаны и самый текстъ такъ перемаранъ, что рукопись, не смотря на мужественно красивый его почеркъ, становилась крайне неразборчивою. Будемъ, однако, искрепии: эти помарки, часто, имѣли цѣлью не столько усовершенствованіе работы, сколько приданіе ей п'екоторой эластической неопред'елительности; Сперанскій самъ говариваль дов'єреннымъ своимъ редакторамъ: «j'aime à me ménager toujours une certaine latitude, de la marge, » и къ этому прибавлялъ, что берется опровергнуть любую мысль, хотя бы она самимъ имъ была высказана. Сверхъ такой, большею частію преднам'вренной неопределительности, въ его языке замечались, иногда, и пеправильности (\*); но, со деёмъ тёмъ, его слогъ былъ всегда изящио отдъланъ и блестящъ (\*\*), а его построеніе фразъ, тонъ, обороты ръчи, были такъ своеобразны, что успѣвшій нѣсколько ознакомиться съ свойственнымъ ему способомъ пзложенія тотчасъ могъ угадать, между сотнею страницъ, написанныхъ сотнею людей, ту, которая припадлежала ему.

Но Сперанскій-ораторъ едва ли не стоялъ еще выше Сперанскаго-писателя. Не смотря на долговременныя учительскія занятія, въ его рѣчахъ не было пичего докторальнаго,

<sup>(\*)</sup> Такъ, напримъръ, вмъсто обезпечить, онъ постоянно употребляль удостовърить: «удостовърнть успъхъ мъры» и т. п. О страсти его къ галицизмамъ мы уже упомянули. Сверхъ того въ его письмахъ попадаются не ръдко: есо, сесодишилято, въроятно, однако, болъе по разсъянности. Союзъ если онъ писалъ, слъдуя старинному правописанию: естьли.

<sup>(\*\*)</sup> Не забудемъ, что, кромѣ послѣдующаго самоучепія, основа образованія Сперанскаго была семинарская и что, въ то время, дѣленіе слога на высокій, средній и пизкій, украшеніе его реторическими фигурами, унотребленіе «общихъ мѣстъ» (loci topici) и т. д. считались еще непреложными истинами. Что теперь кажется изыскапнымъ и напыщеннымъ, то лѣтъ тридцать, даже двадцать тому назадъ, когда писалъ Сперанскій, было еще принимаемо за высокое краснорѣчіе.

хотя соединение въ шихъ нъкоторой догматической положительности съ какою-то вкрадчивою мягкостію напоминало, что произносящій эти річн быль ні когда на канедръ и что эта каоедра была-духовная. Въ оффиціальныхъ преніяхъ опъ обладаль важнымъ и между тъмъ довольно рёдкимъ, въ пылкихъ натурахъ, умёньемъ внимательно слушать, и даромъ, еще более редкимъпрививать свои идеи другимъ, почти незамътно для нихъ самихъ. Не разъ въ государственномъ совътъ, сбираясь оспоривать какое нибудь митие, онъ начиналь съ папетирика ему, повторяль вст тт же доводы, развиваль ихъ еще сильиве, вполив, казалось, раздвляль это мивніе, и вдругь, давъ ему, посредствомъ искуснаго поворота, приспособленнаго къ дълу и къ личности слушателей, совсёмъ иной смыслъ, увлекалъ за собою и ихъ, и даже того, кому онъ возражаль. Для такихъ ораторскихъ побъдъ опъ соединялъ въ себъ всъ условія: навыкъ къ глубокому и тонкому анализу и къ блестящей діалектикъ; пеобыкновенную находчивость въ отвътъ на всякое возраженіе; терпъпіе выждать и пскусство пайти благопріятнъйшую минуту для возобновленія боя, пли для отступленія; паружность всегда спокойную и песуетливую; наконецъ рѣчь, даже въ разгарѣ спора, ровную, кроткую, исполненную уваженія къ другимъ (\*). Въ последніе годы голосъ его утратилъ прежнюю звучность и вообще, по слабости груди, онъ ръже и мельше говорилъ въ совътъ; но и небольшія его р'ячи были, по прежиему, богаты содержаніемъ, по прежнему легки, свободны и цв тисты. Этимъ даромъ слова Сперанскій блисталь, впрочемь, не въ однихъ оффиціальныхъ или дёловыхъ собраніяхъ: точно также

<sup>(\*)) «</sup>Toute cause lest perdue du moment, où on se fâche» записано у него въ «дневникъ».

онъ высокъ былъ и въ домашнихъ бесъдахъ съ близкими, когда, отръшась отъ трудовъ и заботъ по службъ, отъ клеветъ и пересудовъ, отъ радостей и скорбей житейскихъ, смѣло проникалъ въ тайны природы, или уносился въ ту страну, которую всегда рисовалъ себъ страною мира, любви и свъта; точно также онъ былъ безподобенъ и въ игривой болтовиъ о бездълкахъ обыденной жизни. Не избъгая разговоровъ на Французскомъ языкъ, въ которомъ у него слышался только легкій недостатокъ произношенія, Сперанскій вообще охотиъ говорилъ по-русски; да и всъ, мущины и женщины, тоже охотнъе слушали его Русскую ръчь, которая, въ его устахъ, принимала какъ бы совсъмъ другую силу, гибкость и выразительность. Не даромъ ему, въ нъкоторыхъ кружкахъ, не было иного названія, какъ нашъ Златоусто!

Наружность Сперанскаго была весьма замѣчательна. Ни въ костюмѣ своемъ, ни въ манерахъ, опъ не имѣлъ ничего страннаго; нпчто, во внѣшнихъ его формахъ и пріемахъ, не носило на себѣ слѣдовъ первоначальнаго его воспитанія и, при всемъ томъ, въ немъ было что́-то чрезвычайно оригинальное, такъ что, увидѣвъ разъ эту личность, уже невозможно было ее забыть (\*). Большаго роста, хотя вѣсколько сутуловатый, съ высокниъ лбомъ, съ головою, обнаженною до затылка,—волосы у него стали падать еще въ началѣ зрѣлаго возраста,—чрезвычайно чистоплотный, всегда опрятно, по лѣтамъ даже щеголевато одѣтый, онъ носилъ, въ чертахъ своего лица, отпечатокъ необыкновеннаго ума и, вмѣстѣ, добродушной привѣтливости. Физіономія его

<sup>(\*)</sup> Такое же впечатавніе опъ производиль и на людей, совсвить его пе знавшихь, даже на пностранцевь. Шинцлерь, говоря въ своей книгъ объ его наружности, прибавляеть: «On croyait lire dans sa physionomie expressive toute l'histoire d'une vie marquée par tant de travaux divers, par de courageuses tentatives et de glorieux succès »

была прекрасна до самой старости и особенно поражали въ ней глаза, если уже не прежиниъ блескомъ, потуски вшимъ съ лътами, то сохранявшимся въ нихъ до конца особеннымъ выраженіемъ; нъсколько подернутые влажностію, они переходили отъ одного предмета къ другому какъ бы не хотя, съ замътною медленностію. Нъкоторыя женщины, по своему объясняя ихъ взглядь, говорили что у нашего законодателя «влюбленные глазки» и-ошибались, потому что не было человъка дъвственнъе его въ чувствахъ и обраэт жизни и цтломудрените въ самыхъ даже разговорахъ (\*). Чуждый всякой тщеславной надутости, обходительный и ласковый со всёми, покровитель и другъ своихъ подчиненныхъ, Сперанскій, впрочемъ, никогда не ронялъ себя въ обращеній съ ними, и если не обладаль тъмъ высоко-изящнымъ тономъ, тою вельможескою величавостію, которыми отличался, напримъръ, князь Кочубей, то все таки вездъ, и при Дворъ, и въ свътскихъ салонахъ, былъ па своемъ мъстъ, какъ бы рожденный и воспитанный въ этомъ кругу. Самые вкусы его были всегда благородны и изящны: онъ страстно любилъ прекрасную природу, хорошія картины, музыку (хотя самъ не пгралъ ни на какомъ инструменть) и цвъты, въ особенности цвъть чайнаго деревца, которымъ кабинетъ его благоухалъ во всякое время года.

Въ заключение, мы пе можемъ не коспуться здёсь упрека, который многими былъ дёлаемъ Сперанскому въ паклонно-

<sup>(\*) «</sup>Инсьмо сіе—писаль опъ дочери 9-го марта 1823-го года, слъдственно еще за шестнадцать лъть до своей смерти—покажеть тебъ что я говъю. О какъ бы желаль я говъть непрерывно и, что мив весьма горько, я чувствую что и мого бы говъть пепрерывно. Не только душа мол, но и самое тъло мое къ сему способны. Другимъ падобно съ нимъ бороться; у меня оно кротко и всегда почти покорно, какъ дитя. Миъ пътъ извиненія!»

сти его къ мистицизму. Она, дъйствительно, существовала въ немъ еще съ первой половины его жизпи; по тогда это былъ единственно плодъ пытливаго ума, неугомонно стремившагося познать и изследовать все явленія человеческой мысли. Впослъдствін произошло другое. Разразившійся надъ нимъ громовой ударъ потрясъ весь его организмъ, духовный и нервный; онъ искаль чёмъ бы заглушить и обмануть внутреннія свои страданія, тщательно отъ всёхъ таимыя, и-прежній мистико-поэтпческій зародышь развился въ немъ, мало по малу, до степени піетизма. Впрочемъ, на это настроеніе духа, какъ и на самую даже перемъну въ пъкоторыхъ политическихъ върованіяхъ Сперанскаго, могли имъть и, конечно, имъли воздъйствіе и обстоятельства впѣшнія. Внезапное возвышеніе Наполеона и столько же внезапное потомъ пизвержение его поразило умы впечатавніемъ въ родв того, какое производили, въ средніе въка, кометы. Послъ его паденія, духъ времени замътно измънился. Поклонение началу неподвижности, а съ нимъ вмъстъ суевърный обскурантизмъ проникли даже въ науку. Теоретики, подобные Іоспфу де Местру (de Maistre), Бональду, Галлеру, Адаму Миллеру, стали смотрѣть на государственную жизнь какъ на физіологическій, самъ собою завершающійся процессь, въ развитін котораго, или въ паправленій къ изв'єстнымъ ціблямъ, не должно быть никакого участія со стороны челов'яческаго разума. Подъ перомъ ихъ, фатализмъ и политическая, такъ сказать, коснелость облеклись въ самыя обольстительныя формы, поэтическія и метафизическія. Философа Гёрреса такое направленіе довело до въры въ чародъйство и колдовство, а юриста Савины — до той мысли, что право должно, подобно растенію, совершать свой рость только внутренними, недовъдомыми человъку путями, и что, слъдственно, всякая кодификація-есть зло. Всёмъ этимъ мистико-спекулативнымъ теоріямъ старались, наконецъ, найти опору и последнюю санкцію даже въ авторитеть церкви. Если Сперанскій не дошель до подобных врайностей, то очень естественно, однако же, что и въ немъ, въ такое время и при такой обстановкъ, прежнее обаяпіе къ Наполеону, устронвшему свою державу совстви не по этимъ теоріямъ, а, напротивъ, процессомъ вполнъ пскусственнымъ, силою одной самодъятельной воли, могло уступить мысто другимы началамы и убъжденіямъ; естественно и то, что, при его живомъ воображенін, податливости къ внёшнимъ впечатлёніямъ и разслабленныхъ, моральными страдаціями, нервахъ, опъ, отъ школы Вольтера и энциклопедистовъ, въ которую такъ близко заглянуль въ своей молодости, перекинулся въ ученіе діаметрально противуположное: тотъ кто, послѣ смерти своей жены, взываль только къ разуму, къ целебной силе времени и т. п., не находя для себя ни одного утъщительнаго слова въ религіи (\*), вдругъ заговорилъ языкомъ самаго отвлеченнаго мистицизма, со всеми его темными. обрядными формулами, тёмъ языкомъ, котораго слёды, можно сказать ежеминутные, мы находимъ и въ мпогочисленныхъ его сочиненіяхъ послів эпохи 1812-го года, и въ его письмахъ, особенно къ Словцову, Цейеру, Броневскому и некоторымь другимь, разделявшимь повый его образъ мыслей.

## V.

Мы уже сказали, что Сперанскій, подъ конецъ своей жизни, усердно занимался д'ёломъ о лажѣ. Работы его по этому предмету, сколько онъ успѣлъ пхъ приготовить,

<sup>(\*)</sup> См. письмо его къ Каразину выше, въ четвертой главъ I-й части.

хранятся въ архивахъ. Но, даже въ самые послъдніе свои дни, опъ не могъ оторваться и отъ другаго, любимаго и постояннаго занятія всей своей жизни: класть на бумагу илодъ своихъ уединенныхъ думъ, не принадлежавшихъ къ области служебныхъ дълъ. Вотъ предсмертныя строки, которыми онъ, такъ сказать, простился съ землею; онъ были написаны—какъ всегда карандашемъ, но очень неразборчиво—въ концъ января, или даже, можетъ быть, въ февралъ 1839-го года:

«Разумъ не данъ былъ человѣку отъ Бога, человѣкъ самъ его себѣ присвоилъ. Это есть яблоко—красно есть еже вѣдѣти. Вмѣсто разума была вѣра, а вѣра есть: въ томъ (въ Словѣ) животъ бѣ и животъ бѣ свѣтъ человѣкомъ и сей свѣтъ и во тмѣ свѣтится.

«Въ первобытномъ состояніи не было свободы разума, не было отвѣтственности, но было достоинство: человѣкъ былъ поставленъ не насаждать, но воздѣлывать насажденное.

«Вѣдѣти доброе и лукавое, есть вѣдѣти бытіе хаотичес-кое, смѣсь добра и зла. Вотъ что человѣкъ захотѣлъ вѣдѣти—для чего? Для того чтобъ творить, чтобъ, подобно Богу, отдѣлять добро отъ зла. Будете яко Бози, когда будете вѣдуще доброе и лукавое.»

## VI.

Въ 1844-мъ году, единственный внукъ графа Сперанскаго, Михаилъ, находясь въ военной службѣ на Кавказѣ, былъ убитъ, въ буйной ссорѣ, однимъ изъ своихъ товарищей. Вскорѣ за тѣмъ умеръ его отецъ, а въ 1857-мъ году умерла и вдова послѣдняго, т. е. дочь Сперанскаго, въ чужихъ краяхъ, куда она уже издавна переселилась. Отъ нея теперь въ живыхъ единственная дочь, въ замужествѣ за ге-

нералъ-мајоромъ княземъ Родіономъ Николаевичемъ Кантакузпнымъ. Старшая сестра графа, Марья, умершая въ 1840-мъ году, оставила послѣ себя двухъ сыповей: одного-Ивана Ильпча Элпидинскаго, названнаго такъ (по желанію брата графа, Косьмы Михайловича) при опредъленін его въ семпнарію, оть Греческаго слова ελπίς, соотвътствующаго Латинскому spes; онъ былъ, съ 1817-го по 1853-й годъ; священникомъ Владимірской губерній въ сель Михалевъ, принадлежавшемъ оберъ-шталмейстеру киязю Василію Васильевичу Долгорукову, а теперь, за старостью, живеть въ отставкъ; у него двое сыновей; другаго-Василья Ильина, находящагося въ гражданской службъ. Отъ младшей сестры Сперанскаго, Мароы Третьяковой, 6-го августа 1858-го года потерявшей своего мужа, извъстнаго намъ Черкутинскаго протојерея Михаила Оедоровича (\*), п проживающей еще теперь, въ глубокой старости, въ г. Владиміръ у дочери своей (вдовой попады Татьяны Михайловны Алякринской), быль (сверхъ этой и еще нъсколькихъ дочерей) одинъ сынъ, Петръ, которому дядя передалъ свою фамилію и который учился, на его иждивеніи, въ Московскомъ университетъ. Онъ въ 1834-мъ году началъ службу въ въдомствъ министерства финансовъ, а въ 1839-мъ, уже послъ смерти графа, былъ перемъщенъ во ІІ-е отділеніе Государевой канцелярін, но въ 1851-мъ вышель въ отставку, статскимъ советникомъ, и умеръ въ февралъ 1853-го. Всъ прочіе Сперанскіе, которыхъ теперь въ одномъ адресъ-календарѣ на 1860 годъ по-

<sup>(\*)</sup> Третьяковъ, въ 1853-мъ году, по старости оставившій свою должность въ Черкутинѣ, быль замѣщенъ въ ней, по ходатайству его брата, преосвященнаго архіепископа Петрозаводскаго и Олопецкаго Аркадія, своимъ внукомъ по дочери, кончившимъ курсъ въ Владимірской семинаріи Павломъ Киржачскимъ.

казапо двадцать три, не состоять ни въ какомъ родствъ или свойствъ съ Михайломъ Михайловичемъ. Наши семинаріи щедро расточали своимъ воспитанникамъ эту фамилію.

Послѣ графа Сперанскаго остались: имѣніе съ 2,900-ми душами, домъ, подаренный ему Императоромъ Николаемъ, и—600,000 р. (ассиги.) долгу.....









